







# MKP 4EJOBEKA





МОСКВА «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 1983

#### Составитель А. Романов

Научный редактор доктор философских наук И. Кичанова

Художник С. Гета

### к читателю

Мир человека... Это прежде всего сам человек, его сущность. его цели и помыслы. Это реальная, конкретная, земная почва, на которой он живет, борется, созидает. Это и окружающее пространство, микро- н макромир, ставшне огромной научной лабораторией.

Восьмой выпуск уже известного читателям сборника «Мир человека» раскрывает возможности огромиого, как океан, и безбрежного, как вселенная, мира человеческих поисков и свершений, подинмает важиейшие мировоззрейческие проблемы.

вопросы атенстического воспитания молодежи,

«Знамение современности» - название первого раздела. Он открывается нитервью с известиым писателем А. Лауринчюкасом, считающим, что издавна волнующие человечество проблемы - познаваемости мира, вероисповедания и религни - не становятся проще, а непрерывио углубляются,

Дискуссню по острым идеологическим вопросам — атеизм и культура, мораль, национальные традиции и т. д. - ведет со своим зарубежиым коллегой доктор философских наук И. Кича-

нова в очерке «Острая грань».

Всемирио известиый ученый Амброджо Доиини, религовед, стоящий на марксистских позициях, справедливо заключает, что историческая обреченность религии в том, что она старается перевести все проблемы в иллюзориое будущее, увести от реальной действительности. С характерным для него своеобразнем и в привычных ему терминах он размышляет о проблемах истории религии. И о том, что только в этой единственной, реальной, земиой жизии человек может и должен дождаться своего звездного часа, сделать свое существование по-настоящему творческим, разумным, справедливым,

Слова выдающегося поэта, первого народного поэта Узбекистана Хамзы Хаким-заде Ннязи, бесстрашного революционера, растерзанного религиозными фанатиками, стали заголовком второго раздела кинги. «Раскрыт пред нами мир...» - это добро входящему в него ребенку, каждому начинающему свою неповторнмую, единожды даниую жизиь. Интервью с писательинцей М. Прилежаевой посвящено детям, атеистическому воспитанию, Глубокое, умное повествование В. Пескова «Таежный тупик» -- о старообрядцах, о тех, кто попал в тупик бытия, н о людях, указавших путь к свету.

Проблемам науки, открытиям и поискам ученых посвящен раздел «Езда в незнаемое», «Во второй половине нашего столетия, — рассказывает член-корреспоидент АН СССР И. Фролов, — мир оказался перед лицом качественно новых проблемь которые принято теперь называть глобальными, то есть общемировыми, так как их решение выходит за рамки отдельных государств и зависит от усилий всего человечества. Никогда прежде за всю историю человеческого общества не возникали в мире ситуации, чреватые опасностью для самой цивильзации».

Некоторые материалы сборника показывают, на что направлены усилия ученых разных страи, каковы особенности и масштабы глобальных проблем. где пролегают иутк их

решения.

Раздел «Грани времени» заключает этот выпуск сМира человека». Здесь и постановка вопросов культуры, искусства, и рассказ о непреходящих ценностях, в частности о полотнах Рембрандта, и публикация новеллы Г. Аполлинера «Ереснарх», тде проводится мысль, что не вера в «промысл божий», а разум и труд человеческий создают на земле все самые главные ценности.

Мир человека... Он огромен, он в постоянном движении и развитии, мир советского человека, борца, исследователя, тру-

женика.

И тем этот мир богаче, чем более он основывается на фундаментальных ценностях социализма! на освоении человеком веск сторои и граней советского образа жизны. Особую актуальность и звучание приобретают сегодия положения рабочей партни к религиям и религия», «болюшении рабочей партни к религия», «Классы и партни в их отношении к религии и церкви», «О значении воинствующего материализма» — о сочетании принципа чистоты мировозэренческих позиций с бережным, тактичным отношением к верующему, о завнообразии подходов в рабоге по атектическому воспитанию.

Сегодия партия придает существенное значение этому участку дведологической деятельности. «Необходимо активнее веести пропаганду научно-материалистических взглядов среди населения, уделять больше внимания атенстическому воспитанносывать верующих в общественную жизнь, настойчивее внедрять советскую обрядность», — говорится в поставовлении Пленума ЦК КПСС (1983 г.) «Актуальные вопросы идеологической, массово-политической работы партии». Формированию научно-материалистического мирювозрения, сторонам и граням этого непростого процесса и посвящена книга, предлагаемая читателю.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> См.: Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС. 14—15 июня 1983 года. М., с. 73.

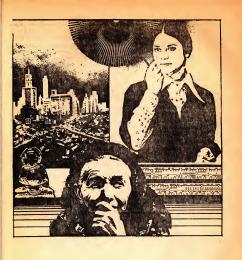

## ЗНАМЕНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ

### НА РАЗНЫХ КОНТИНЕНТАХ

Известный литовский писатель, главный редактор газеты «Тиссаная кровь», «Третья сторона доллара», песс «Оредия акривь», «Черная кровь», «Третья сторона доллара», песс «Оредияя акривнайся», «Мтювение истины», «Швет ненавиств» подимает важиейшие мировозраещеские проблемы, вопросы веромсполедамия и реализи.



раннего детства меня мучила проблема: далеко ли момет видеть человек? Насколько широко сумеет охватить он взглядом пространство? Сначала мой мир не шел дальше дома в Шяуляе, где я родился и вырос. Потом границы расширились до пределов двора, ближнего леса, куда однажды пошел с родителями и уди-

вито, ито земяя такая большая, что есть что-то за лесом, за горизонтом. В школу я пошел еще при буржуваном строе. Отец мой был рабочим и, сколько я его помию, всегда внушал мне, что не следует надеяться на чудеса, а нужно учиться, читать и верить в собственные силы. Однажды я услышал, как отец горячо спорил с соседями: доказывая, что бога нет. В разговоре он упомянул и известный парадоксальный артумент: есло бого всесилен, может ли остворить камень, который сам не в состоянии поднять?

Я это запомнил и решил про себя, что обязательно спрошу на законе божьем. Ксензд вместо ответа сказал мик «Чем задвать такие вопросы, лучше неделю молись святой Марии». Я понял — ксендз уклонился от ответа. И хотя неделю усиленно молился, крамольная мысль, не исчезла бесследно. Тот случай с ксендзом в немалой степени оказал влияние на мою даль-

нейшую судьбу.

Реальная действительность — тяжелый, безрадостный, нередко трагический быт живущих вокруг нас рабочих семей, доброга, терпеливость матери, атеистическое мировозэрение отца —

вот что формировало с детства мои взгляды.

Вопросы познаваемости мира всегда волновали и будут волновать людей. Во все времена были те, кто замыкался в себе, в узкоэтомстических интересах, ограничивал свой кругозор, но были и другне, которые старались увидеть, узнать, понять больше, были люди недоминного интеллекта, глубоких запросов. Время властно меняет, отсенвает, закрепляет бесценный опыт поколений. Планета наша становится все меньше, ибо растут темпы, скорости. Тем не менее надавна волнующие человечество проблемы не становятся поверхностнее и проще но непрерывно углубляются. Сталкиваются прогрессивные силы, завтрашний день планеты, ее будущее, и силы регресса.

«...Мы стояли возле хижины, сплетенной из веток и облепленной глиной. Покой и темнота ночи одолели звуки и свет лня. Неполалеку возвышались кокосовые пальмы, Большими замершими листьями они, словно радиолокаторы, устремились к тайнам небосвода. Несколько крупных бриллиантов, укращавших ночное небо, ярко выделялись среди других звезд, образовав знак креста. В Африке только живущие к югу от экватора могут любоваться Южным Крестом.

 Это крест божий! — объяснил мне местный житель. На его черной груди висел такой же, словно снятый с неба,

крест, украшенный маленькими стеклышками.

 Бог создал солнце, звезды и человека, — объяснял он мне. — каждый вечер бог берет большой черный шатер и накрывает им землю. Он проколол в шатре много дырочек, и поэтому мы знаем, что стемнело не во всем мире, а лишь в одной стороне шатра. Во всех остальных местах сияет вечный божественный свет.

Если звезды — дырочки в черном шатре, то что такое

луна? - спросил я.

— Луна — враг креста.

— Почему?

- Так говорил миссионер в церкви. Луну, а не крест устанавливают на своих храмах только неверные мусуль-

— Что такое крест? — спросил я в Касабланке пожилого

марокканца.

Тоже была тихая, располагающая к раздумью ночь. В черном, усыпанном звездами небе висел месяц, раскинулась Большая Медведица. Только Южного Креста здесь не было - жители северного полущария его никогда не видят. Марокканен долго не отвечал, потом повернул голову к башне минарета. Оба полумесяца — на небе и на земле — были одинаковыми. Крест — враг луны, — медленно, но твердо пояснил

он. — Крест устанавливают над своими церквами неверные.

В Дагомее, сидя на горячем белом песке и наблюдая за волнами Атлантики, которые словно бы не ветер, а солнце толкало к берегу пальцами-лучами, я спросил своего спутникаафриканца:

— Что такое солнце?

 Солнце — это бог, который борется с крестом и полумесяцем. Могуществу его нет предела: когда светит солние, не осмеливаются выглянуть ни месяц, ни крест»,

(Из книги «Черная кровь»)

Я много ездил по странам Латинской Америки и везде наблюдал результаты борьбы за справедливость, социальный прогресс. Народ Кубы победил, одержали внушительную победу патриоты Никарагуа. Напуганная реакция обратилась к особо жестоким мерам. Об этом свидетельствуют кровавые события в Чили, Боливии, Сальвадоре: реакция не собирается складывать оружие. И как всегда, мы видим градиционное соседство — одна рука поднимает крест, другая держит меч. Происходящее сегодия напоминает времена, когда несколько столетий назад конкисталоры и церковь тоже хотели повернуть историю вспять. Тогда в крови были потоплены элементарные человеческие свободы.

«В Колумбин есть гора Силакира. Ни фантазия, ни легенды не могли объяснять, как и когда образовалась она из соли. Сколько прошло милимонов лет, пока в морской воде осели толстые соляные залежи! Какие силы превратили бывшее морское дно в гору! Но, идя по мрачным, освещенным тусклыми лампочками коридорам, я больше удивлялся не чуду природы,

а следам труда человека в этом царстве соли.

Индейские легенды гласят, что всемогуший бог Боцика показал людям эти богатства. Соль стала их пищей, товаром, деньтами. Он паучил индейцев делать соль белой, словно снежные вершины гор. Вода, перенасыщенная горной солью, под жуччим лучами солны и в пламени костров превращалась в белые куски круглой формы. Отсюда их отправляли по тропам в горах и джунглях и по лентам рек во все стороны.

Завоеватели во главе с Хименесом Кесадой, найдя соляную гору Силакира, объявили ее собственностью испанской короны. «Святой дух, превратившийся в куски белой соли, показал воинам Христовым путь в недра Америки, заселенные индейцами», - гласила одна из хроник того времени. Если бы не соль, католическая мораль и христианская цивилизация значительно медленнее продвигались бы по этому континенту. Испанские завоеватели — рыцари наживы и авантюристы — были представителями Христового воинства, несущего язычникам свет истинной веры. Вначале в штольнях появились небольшие алтари с распятиями и с прочими атрибутами католического культа. Владельцы копей, задумав «облегчить» судьбу измученных невольников, решили установить в одной нише статую девы Марии. Деньги на ее сооружение собрали с тех же обездоленных рабочих и предоставили им право молиться у ее ног. Матерь божию изготовили не из металла. Скульптор Даниэль Морено высек мадонну из той же каменной соли. Шло время, кое-кому показалось недостаточно одной скульптуры. Правление колумбийского банка финансировало строительство в недрах соляной горы храма.

...Подземные коридоры безмольны, эхо не повторяет шагов. Постепенно проход расширяется. Из снией мглы возникают огни. Это большой алтарь. Вероятно, в таких вот подземельях во временя Римской империи раннехристианские общины соби-

рались для тайных молитв и погребения умерших. Римские катакомбы были, разумеется, значительно меньше. Боготский соляной собор представляет собою просторную галерею высотой 74 и длиной 120 метров, вмещающую 8 тысяч человек. Его торжественное открытие состоялось всего четверть века назад, по воскресеныям здесь служат мессы. И те, кто попал в безжалостные тиски банков и монополий, могут прийти сюда за утешением.

В городах Латинской Америки самые большне и старые храмы стоят, как правило, рядом с правительственными учреждениями, демонстрируя давний союз светских и церковных властей».

(Из книги «Медное солнце»)

— Латиноамериканская католическая церковь сейчас имеет три наіменования, — говорил мие один священник в Венесуэле. — Высшая католическая иерархия, наблюдая равнодушно верующих, называет ее «спящей церковью». Духовные лица более низкого ранга, сталкиваясь лицом к лицу с действительностью, но обязанные придерживаться догматических канонов, выработанных Ватиканом, называют ее «церковыю формалистов». Люди, из которых едва ли десять процентов выполняют религиозные обязанности, называют ее «церковью атеистов».

Сегодня протнв креста и меча восстают большие и малые народы, еще не успевшие сбросить унизительное ярмо. Во время многочисленных поездок по Латинской Америке я не раз слышал, что данную часть света объединяет не только язык, но и католическая вера. В том, что это утверждение во многом условно, поверхностно, меня убеждали встречн и с простыми тружениками, и с такими выдающимися мыслителями и художниками, как Пабло Неруда и Давид Сикейрос. Однажды, когда я ехал на встречу с Нерудой, у автомобиля лопнула шина пришлось задержаться. Тут же появились детн, жадно смотревшие во все глаза. К группе детворы присоединились двое пожилых людей - женщина в черном платье с крестом на груди и мужчина, непрерывно жевавший листья колы. Глядя на него, я невольно подумал о тех латиноамериканцах, которым удается взбодриться лишь на очень короткое время при помощи наркотнков.

В сегодняшней Латинской Америке водораздел между людьми гораздо сложнее извилистых берегов Амазонки и иссечен-

ной, точно шрамами, цепи Кордильер.

В Бирме мне довелось видеть множество людей, приносивших пожертвования буддистским монахам. Они делали это от души, убежденные, что так и надо поступать. Нередко голодные бедняки отдают последнюю горсть риса.

Как-то пришлось столкнуться с видным буддистом-полиглотом, знавшим 17 языков, в том числе и русский. Он цитировал по-английски Шекспира, по-русски Пушкина, а потом подарил мие сборник собственных стков. Он меньше всего говорил о религии, восхищался красотой, поэзией. Но как только мы заговоряли о смысле жизии, он определил свою миссию: как можно быстрее помочь людям достичь инрваны — исчезновения. По его словам, это на редкость благородная цель. Я не сталспорить. Быть или не быть сегодия? — это не повторение мучительного вопроса Гаммета. Быть или не быть? — волиует всех. Ибо речь идет не о смертельном соже белены в руках короля-убициа, а об атоммом н водородном оружим,

Мие довелось встречаться и беседовать с бывшим губернатором Нью-Йорка Рокфеллером. Его отличала удивительная способность непрерывно улыбаться и проявлять заботу, заботу о всех и каждом. Глядя на сто улыбку, я мысленно представиял каменный «Рокфеллер-центр», выстроенный отцом губернато-

ра - Джоном.

Фараоны Египта строили пирамиды. Они делали это, потому что хотели навеки оставить след на земле, жить и после смерти. Фараоны XX века, построившие в центре Нью-Йорка город небоскребов, отрицают, что идут по следам египетских фараонов. И аргументы их воистину вески: пирамиды-де предназначались для мертвых, а, мол, «Рокфеллер-центр» — для живых.

Возле «Чайзманжеттен-бэнк» на пъедестале устроилась глыба полированного гранита. На ней покрытые позолотой бужь и под «золотыми словами» не менее золотая подпись Джона Рокфеллера. Что же там? Джон Рокфеллер-отец, перечитав то место в Библин, где господь с Горы Сянвй через Монсея возвестнл людям свои десять заповедей, позавидовал всевышиему, Он изрек и запечатиел на камине десять пунктов своего морального кодекса, которые должим были покорить американцев, а потом, очевидно, и все человечество. Свой кодекс Рокфеллер назвал «Я верую» и распорядился утвердить его в сердце собственной империн:

«Верую, что всякое право налагает ответственность, всякая возможность обязывает, а каждая собственность рождает чувство долга... Верую, что на земле не дано человечеству полного счастья — одна лишь остановка на путн к нной, прекрасной жнэнн... Верую, что воздержанне обязательно для человека» и так далее.

Свои десять «верую» Рокфеллер возвестыл, конечно, не затем, чтобы их читали прохожие. Он прекрасно поннмал, что всякий, кто посетит его «имперню», задумается, почему маленькие Рокфеллеры уже с пеленок миллионеры, а прочие получают горькую нужду в настоящем и безнадежность в будущем.

Обман в США имеет поистине вселенский масштаб, и его невозможно скрыть за ширмой улыбок и респектабельных вит-

рин, Когда, скажем, на рождество среди моря огней, веселья, улыбок появляются сотии дедов-морозов (санта-клаусов) и начинают собирать пожертвования, выясияется, что это для миллионов неимущих, сирот, страждущих и обремененных.

Люди создавали богов по собственному образу и подобию. Боги разнолики, миогообразиы, а суть их одна и та же. В Кувейте я слышал, как муэдзии призывал совершить молитву едниому всемогущему Аллаху. Но совсем к другому призывали с амвонов католические падре Боливин и Мексики или будлистские монахи Таиланда, излагавшие мудрость их властителя, Нередко прихожане и понятия не имеют о том, кто их духовный пастырь. Некий епископ Бризгис, проживающий в Америке, выступает с мирными проповедями. Но если бы его имиешияя паства знала, что во времена фашистской оккупации этот ксеидз помогал проводить в Литве геноцид? Сутана не мешала палачу расправляться с мириыми жителями. Даже газета «Нью-Йорк таймс» не так давно признала, что епископ включен в списки военных преступников. Однако есть еще, к сожалению, силы, мешающие призвать палачей к ответу. Скажем, римско-католическая курия, Ватикан оставляют епископа в тени. Радио Ватикана не передает правды для своих слушателей, хотя чериит атеизм и свободомыслие.

Может быть, это касается только Бризгиса? Ватиканские проповедники нашли иемало теплых слов о ксеидзе Игнатавичусе, скрывавшемся в Бразилии. Он выступал перед латино-американцами с проповедями, разумеется, инчего не расскавывая о тех временах, когда совмещал функции гитлеровского кепеллана с акциями предателя. Несколько лет назад мир потрясло элодение воздушных пиратов Бразинскасов. Турецкевласти переправинска и в Рим к святым отцам и духовникам, откуда Бразинскасы перескалы к католикам Венесуэлы, где нажодились ровно столько времени, сколько потребовалось для подготовки их приезда в США. Ныие эти бандиты среди прикожан костелов, «пострадавших от коммунистического режима», как ностелов, «пострадавших от коммунистического режима».

Когла представителям различимх религнозных конфессий приходится выступать против безверия, церковники всегда находят между собой общий язык. Но ход истории изменить нельзя. Неуклонио растет число священинков, которые, еще не порава традиционных сиваей, видят дальше, присоеднияются к общему движению человечества к прогрессу. Сегодия все больше и больше число верующих, которые хотя еще и стоят на прежних позициях, но уже чувствуют принципиальные, разительные перемены. Жизнь постепенио учит их мыслить, бороться, переделывать окружающую действительность.



очему мне вспомнился роман Киплинга «Ким»? Ассоциация? И кажется, довольно простая.

Ассоциацию с «певцом Востока» по-колонизаторски, с автором «Маугли», бызывает мой собеседник — англичанин. Мы оба участники симпознума, проводимого ЮНЕСКО в Ташкенте, Необязательные темы... Обмен

лобезностями двух коллег, оказавшихся рядом в перерыве между заседаниями в просторной гостиной с Дома знаний». Мой коллега — специалист по искусству Центральной Азии конца прошлого тысячелегия — начала ныпешнего, эпохи Кушанского царства. Особенно его интересует будлийское искусство, получившее в этом регионе своеобразную направленность и окраску.

Беседуем о новых материалах, полученных при раскопках будистских ступ на территории Талжикистана, о реставращи памятника Тюрабек Ханум в кызылкумских песках, которым

я интересуюсь уже давно.

— В самом деле? В семейных наших альбомах немало зарисовок мазомет Корабек Ханум, их сделал мой дел, — откликается собеседник. — Утеный? Нет, ученым его не назовешь, хотя Восток энал неплохо. Он торговал с Востоком. — Собеседник мой избрал лирический аспект воспоминаний о своем предке. — Любил он Восток и знал. Не скрою, я поклонник Киплинга. В семье уже третье поколение перелистывает эльбомы с зарисовками и фотографиями эдешних мест. Изюм в семье и сейчас называют ура-тибойнский, а вина, тут делушкой еще заведена традиция, в семье предпочитают сладкие. Лучший же виноград для вин этих средневатияский, ура-тюбинский.

Впрочем, усмехается он, вряд ли о таком городе известно

московской жительнице.

Москвичке известно об этом городе с детства, московская участница симпознума родом из Ташкента, Ура-Тюбе же в двухстах кидометрах отгуда. Да и по специальности мне надлежит быть знакомой с этим городом.

 Время позволяет. До конца перерыва далеко еще, расскажите, каков он, этот город. Сейчас. В Черемушки превра-

тился, - не удержался он от злой интонации...

Колм в долине — по-таджикски «ура-тюбе». Так и назвлеатся этот город в отрогах Туркестанского хребта. Город с длинной историей — две с половиной тысячи лет, город на перекрестке древних караванных путей, связывавших некогда Среднюю Азяю со странами Бликанего и Дальнего Востока.

Когда-то над долиной господствовали крепости и замки: развалины одного из них — Каллан-Муг — сохранналсь и поныне, стоят они в самом центре города, некогда бывшего крепостью. Против древнего Каллан-Муг на другом холме возвышается вполне современное сооружение — трикотажная фабрика. На трехсменную работу приезжают из окрестных кишлаков и приходят из города девршки с сорока косниками, в ярких шелковых платьях с национальным орнаментом. Сооружения древние и новые стоят рядом и словно рассматривают — каждый со

...Этнографы считают район Ура-Тюбе сокровишницей. Здесь сохранились не только древние ремесла, вышивание, резьба по дереву и металлу. Сохранились черты уклада, обычаев, восхоляших к доисламской еще истории, к эпохе, когда жители долины Истравшан были язычниками, огнепоклонниками. В народном искусстве - в узорах резных дверей и арочных колони, в разрисовке тканей, в настенной живописи - следы истории, Обычные, казалось бы, детские игры дадут интереснейшие сведения и социологу и этнографу, Мальчишки квартала Богат. например, играют в войну... с царем Дарием, причем на том же самом месте, где почти три тысячи лет назад этот персидский царь основал крепость Вога! Шлемы и копья у ребят хоть в музей помещай. Истравшанцев мало затронули миграционные потоки, перемещавшие целые народы за тысячи километров от их исторической колыбели. У жителей ура-тюбинских холмов и лолин издавна первейшей доблестью считается приверженность родной земле. Пожадуй, в этом секрет такой сохранности старины.-

Древний Ура-Тюбе, разрастаясь вширь, стал в конце концов городом с пятнадцатитысячным населением, ныне в значи-

тельной мере состоящим из молодежи.

Коллега благодарен за ценную информацию, только, считает

он, деликатно умолчала я о маленькой детали.

своей точки — сегодняшнюю жизнь долины.

— Конечно, это пустяк для коммуниста, — сказал он с расстановкой не сопроводны вежливой улыбкой (не посетуйте, мол, идеологическая конфронтация). — «Пустяк» этот, — подчеркнул он значимость своей позиции, — поголовная атензация населения. Безбожный курс, или курс на безбожие, что после него остается от культуры? От морали? Насильно отняли религио — насильно лишили и традиции, и национальности, и культуры...

Здесь мой собеседник сдержал себя, тон его был безупречно корректен, в нем сквозило некое даже сочувствие оппоненту.

 Но ведь не вызывает у вас, дорогой коллега, изумление и негодование всем известное положение — падение религиозности в той же Англии, в других странах. Кстати, я, будучи в Англии, познакомилась с ныме покойным Бредлоу Боинаром, главой организации, объеднивношей противников религии, неверующих, атенстов (Всемирный союз своболомыслащих). Подобных национальных организаций множество в мире, немало и изданий. Мне приходилось их читать. Видиые деятели культуры в странах Запала причисляют себя к этому движенню ие приемлющих религию, в их числе Бертраи Рассел, Соммерсет Мозм, Бернард Шоу.

— Да и сам я скептицизма придерживаюсь. Но Запад другое дело. Народы России, и русский иарод прежде всего, редигнозиы искоино. Вам ли не знать это из Достоевского, из Толстого. Мусульманские же народы тем более не допускают

насаждения безбожия.

Мой коллега полнубже втиснулся в кресло, медленно раскуры трубку и полнял глаза. Между тем перерыв закончался, руководитель секции, недавно ставшая академиком Академии наук Узбекистана, подошла к нам с очевидным иамереннем пригласить в зал.

Досточтный метр... — обратилась она к буддологу.

- А мы вот спорты Ведем острую идеологическую дискуссию, — шутливо и с некоторым вызовом доложил «досточтимый метр». — И вовсе я не склонен давать форы моей оппонентке. Если перенесем спор на завтра, она успеет «согласовать» свои речения, пройдет «идеологическую обработку», и пропадет самое ценное в беседе — ныпровизация. Впрочем, если мой напор создает ей сложности, давайте прекратим, может подготовиться...
- Да нет же, спорьте, спорьте, раз витересно... Академик взглянула на меня. — Это что же, вас исповедуют относительно атеизма?

Исповедуют, да еще и подготовиться не дают.

Руководительница секцин отправилась проводить заседание без нас, мы остались в совершенно пустом холле.

Придется речь вам держать, начальство санкционирова-

ло, — проинзирует он.

Раз уж речь, так по порядку...

Советское общество с полиым основанием называют обществом распространения массового атензма. В подавляющем большинстве своем граждане Советского Союза — люди неверующие. В то же время иностранный журналист, турист, деловой человек, посетивший СССР, легко может увядеть и дейтвующую церковь, и синагогу, и молитвенный дом, и мечеть. Примерно с такой же картиной встретится он в любой из сощиалистических страй.

Шнроко известно, что атензм — мнровоззренческий принцип коммунистических партий. Однако в Советском Союзе, иапри-

мер, регулярно нздаются религнозные журналы, печатаются Библия, Коран, богослужебные нздания различных конфессий.

Как все это согласуется друг с другом?

Тот, кто захотел бы получить ответ на вопрос, как коммунисты относятся к верующим, н обратился с этой целью к статьям, публикуемым на Западе, обнаружил бы удивительную раз-

ноголосицу: опнсання н оценки прямо противоположны.

Автору этих строк однажды довелось слушать в Риме лекшю на тему «Релнгия и коммунням» дона Лояконо — католического предата, известного своими резко антикоммунистическими статъями. Незадолго до этого он побывал в Советском
союзе. Недоверие пастъы к его проповедям заставняю предата
искать подкрепления своей позиции личными впечатлениями.
О чем же шла речь в лекции? Пришлось констатировать наличие в Советском Союзе государственных институтов, обеспечнвающих свободу совести, говорить о красоте перквей, реконструкции церковных зданий, об имущественном достатке и
прихожан и священнослужителей. При всем том в лекции
утверждалось, что ателям насплъственно навязан советскому
человеку, обществу, а коммунисты — гонителн верующих, поскольку коммунням с релягией борется.

Оба эти утверждення являются распространенными, «ходя-

чнми», так сказать, поэтому заслуживают внимания.

Искусственный феномен или знамение времени? В ндея коруго атензы — неорганичное обществу явление, нет инчего нового. Мысль эта утверждалась одновременно с появленнем религия. В ХХ веке атаки на атензы услагиляные. Акциент теперь делается на широкое распространене атензма в государствах, где к власти пришли коммунисты. Объяснения этому приводникь развие, но лейтмотивом звучалос: атензы — политический феномен, принудительно внедренный в общественный организм Советского Союза и других стран социализма.

Сеголия подобные положення легче декларировать, чем доказывать. Ведь веком падения престика религии называют двадиатый век сами руководители круппейших церквей. Распространение различных форм неверия, атензма составляет гревогу и заботу пасологов и руководителей весе религиозимх направлений. Падение престижа религии, уменьшение религиозности стало неоспоримым фактом. Таким же фактом является усиление одной из фундаментальных прогрессняных тенденций общественного развития— секуляризации, то есть освобождения

всех сфер жизни общества от влияния религии,

Атензм, секуларизация, критика релнгин — явления, присущие отнюдь не только одним странам социализма. Вот уже более ста лет существует организованное движение свободомыслящих. Оно уже давно приняло международный характер, Два наиболее крупных объединения — Всемирияй союз свободомыслящих и Международный гуманистический и этический союз. Ватнкан определяет их как «немарксистские формы вониствующего атензма». Среди деятелей этих организаций всемирио известные ученые, философы, писатели, люди, которых отнюдь не причислишь к поборникам коммунизма. Они развивают в современных условнях традиции философов Просвещения и энциклопедистов, традиции антиклерикализма, обосновывают светское происхождение и земной характер морали. Утверждают достоинство нравственных ценностей. Ключ проблемы именно здесь. Сегодня атеизм строится на нравственной основе, утверждает высокую мораль. Речь ндет не об утверждении какого-то «чистого», «голого» атензма «самого по себе». Важно развитие и укоренение духовно-иравственных ценностей. Эти ценности имеют общечеловеческое достоинство и основу; они в то же время обогащены опытом строительства нового общества, обрели более высокий нравственно-гражданственный уровень и смысл.

Атеистические тенденции имеют различную степень проявления в различных соцнально- и культурно-исторических ситуациях (более того, они отнюдь не лишены противоречий), но одно несомненно — они приобретают глобальный масштаб и

характер.

Значимость и силу этих тенденций — и не только в среде нителлигенции, но и широких масс — так или иначе признают

важнейшне церковные документы нашего времени.

В энциклике папы Иоанна XXIII «Матер эт магистра», обнародованной в 1961 году, констатируется факт развития проресса секуляризации. В ней говорится, что «самым зловещим аспектом современной эпохи по-прежнему остается абсурдная попытка создать прочный и плодотворный светский строй без бога». В качестве важного признака эпохи энциклика называет утверждение и юрилическое оформление «светского духа». Она отмечает рост светского правосознания, в частности, констатим рует паличие в современном мире конституций, основанных на светском законодательстве и аппеллирующих к светскому сознанию.

Такого рода признания перковь делает впервые. Теперь она уже не может умолчать о том, что выдвижение иден сотрудничества всех религий на первый план в церковной политике означает прежде всего попытку объединить усилия всех религиозных организаций для разработки новой стратегии и тактики опасность современного атензма церковь усматривает в его гумапистической направленности. Именно гуманистический характер атензма, становкое очевидным для простого человека, укрепляет престных атенстических позники, отмечается в фундаментальном надании «Атензмо контемпоранео», выпущенном в свет Ватиканом.

Сами церковные лидеры и богословские авторитеты признают таким образом, что религия теряет своих приверженцев во всем мире. В этой связи напрашивается вопрос: «Можно ли считать процесс отхода верующих от религии в странах социализма явлением, чуждым человеческому обществу, процессом нскусствениым?» Не вернее ли сказать, что марксисты, коммуинсты наиболее последовательно и полно выражают в теории и реализуют на практике глубникую теиденцию исторического, социального развития общества. Тенденцию, при всей ее противоречивости ставшую столь актуальной в наше время.

Программа строительства коммунистического общества в качестве одной из задач предусматривает кропотливую и сложную работу во имя реального утверждения человека в качестве весстроние развитой, удовлетворяющей всевозрастающие духовные и материальные потребности личности. Это принципиальная программа коммунистов, она осуществал-зась с размомерой полноты на различных этапах развития Советского государства, ннога в весьма сложных и трудных исторических условиях. Коммунисты основываются на принципах гуманистической борьбы за человека. Они выстипают за преодоление чеческой борьбы за человека. Они выстипают за преодоление че-

ловеком превратиых, иллюзориых форм сознания.

Известно, что после свершения Великой Октябрьской социалистической революции руководители церковных организация России встали на путь политической борьбы против Советской власти, примкиули к контрреволюции, пытались всеми способами, в том числе и идеймым воздействием из верующих, добиться

реставрации царизма, буржуазно-помещичьего строя.

Почему так произошло? Православная церковь выступала в качестве одного из главных устоев российского самодержавня. Она была крупнейшим земельным собственинком (имела 2 миллиона 850 тысяч гектаров земли), сосредоточна огромные финансовые средства, ежегодно собирая с населения 90 миллионов рублей золотом. На священиослужителей возлагильс функции контроля за благонадежностью верующих, тем самым они способствовали политическому закабалению масс. Православная церковь служила и орудием угнетения неруеских наций и народностей России, поскольку она была поставлена в привилегированиое положение сравнительно с другими культами.

Революция передала крестьянам многне сотин тысяч гектаров земли, принадлежавших церквн. В изъятые у монастырей помещения было переселено свыше 1,5 мнллиона трудящихся.

Свержение царизма, буржуазно-помещичьей власти означало для церквн утрату роли столпа общества. Неудивительно поэтому, что вопросы, связаниме с формированием заяммоотношений церкви и нового государства, были одинии из самых первых, которые пришлось решать коммунистам. Уже 23 января 1918 года был надан Декрет Совета Народиых Комиссаров (так на-

зывалось тогда правительство Советской Республики) об отлелении церкви от государства и школы от перкви, который предоставлял гражданам возможность исповедовать любую религию или не исповедовать инкакой, исполнять религиозыме обряды в той мере, в какой они не нарушали бы общественный порядок и не сопровождались посягательством на права гражлан Советской Республики.

Декретом отменялись религновные клятым или присяги. Отделением школы от церкви устранялось неблагоприятное влиние духовенства на воспитание подрастающего поколения, обеспечативались светские принципы образования. Религизоное образование и воспитание граждаи может осуществляться лишь в плане частной, индивидуальной деятельности. Не допускались произвольные и разорительные поборы, которые перковыме

организации взимали с населения России.

Национализация церковных земель и переход в народное достояние частн церковных зданий не привели к упраздлению церкви, как это пытаются утверждать некоторые необъективные историки и деятели церкви несоциалистического мира. Они забывают, что в бесплатное пользование редитиозным общинам советские коммунисты передали перковные здания, помещения, а также принадлежавшие церкви утварь и предметы культа.

Итак, перковь лишалась экономического влияния, подрывались ее приязания на господство в сфере духовной жизни общества, ее возможности политического давления на веруюпих. Но ведь сами верующие оставались Оставались битовые, семейные традиция, основанные на религнозных обрядах, оставались веками воспитанные и передававшиеся от поколения к поколению религнозные потреблости. Именло для удовлетворения этих потребностей, для соблюдения принципа свобды совести церковь получилы приязание в извом, социалистическом государстве определенный статус существования. Однако в первме годы после революция многие представители духовенства элоупотребили этим статусом, оказали поддержку свергнутым классам и нностранным интервентам. Советская власть оказалась вынуждентой применять к ним различные меры пресечения, но тоже независимо от вероисповедания.

В некоторых нэданиях, посвященных положению религия в СССР, искажается подлинная историческая картина. Репрессии, война с церковью, с церковными организациями, преследование верующих со стороны советских властей — такой предстает история под пером недругов коммунистов. Подобные заявления предствяляют своего рода экран, заслоияющий действительные события. Один пример. Во время стращной засухи, окватившей в 1921 году значительную часть Советской России, государство было вынуждено принять решение об изътин определенной доли материальных денностей, принадлежавших различиым церковным организациям, чтобы закупить на них за грагищей хлеб. Церковь саботировала даниое решение, объявив намечениую акцию грабительством и беспрецедентным явлением в истории взаимоотношений церкви и государства.

Олиако для русской истории это было ие виове. К секуляризации церковного имущества прибегали еще Петр I и Екате рина. Большое количество злота было взято царским правительством у церкви на нужды первой мировой войны. Когда же в ответ на обращение изселения голодающих губерний с просъбой о помощи советская правительственияя комиссия пристпила к изъятию ценностей у церкви, она натолкиулась на явний саботаж.

Тем, кто одиозиачио, негативио представляет сложный процесс проведения в жизиь новых принципов в отношениях Советского государства с церковью, можно напомнить и о других реальных фактах. Провозгласив и осуществив равенство всех религиозиых культов, отказавшись поддерживать преимущественное положение какой бы то ни было религиозной организации, Советское правительство положило конец льготам и засилью русской православной церкви, притеснявшей другие культы. В 1917 году оно вериуло мусульманам считающийся их святыней древний текст Корана (так называемый «Коран Османа»), отобранный у них царской властью. Пока не были подготовлены преподавательские кадры для школ, в медресе разрешалось преподавать муллам. В то же время в стране было запрещено несколько религиозных сект, обряды которых наносят ущерб достоинству личности и здоровью человека (хлысты, скопцы и иекоторые другие).

Соответствующие государственные акты регулируют отношения между государством и церковью, а органы власти и спепиальный Комитет по делам религии, существующий при правительстве СССР, осуществляют коитроль за их выполнением.

Религиозинай вопрос вовсе не является лишенным противоречий и трудиостей. И трудиостей и трудиостой то обусловления главным образом объективной сложностью, миогоплановостью религиозиых проявлений. Сфера бытовых и семейных традиций, передлаваюмых из поколения в поколение, это, так сказать, оплот вливния религии, и коммунисты вовсе не стремятся «взять его с боя». Возлействие культуры социалистического общества из все сферы жизиедеятельности происходит постепению. Трудиости тут подчас связаны с несоблюдением отдельными священнослужителями советского законодательства, попытками обхода ими законов и постановлений, регулирующих взаимоотношения церкви и государства.

Так, в одном из городов было устроено шествие в честь местного религиозного праздинка, приведшее к дезорганизации интенсивного уличного движения, тогда как законодательством предусмотрено отправление культа на церковной территории; В другом случае пытались открыть школы для обучения детей репятии. В третьем — мать принуждала подростка к крешению. Но все это в общем ие более чем эпизоды в деловой и довольно слажениой системе взаимоотношений Советского государства с религиозимым организациями.

Сколько, вы думаете, монастырей в нашей стране?

спрашиваю собеседиика.

— Вы подвергаете меня испытаниям, — засмеялся он в ответ. — Религнозиме центры, о них доводилось читать, а монастыри... Думаю, нет монастырей, а? Кстати, а синагоги, есть оми у вас в страие, что-то много шума по поводу их полного отеутствия?

Припоминаю синагоги и миньяны в Москве, Ленииграде, Киеве, Минске, Риге, Вильнюсе, Баку, Одессе, миогих других городах и населенных гунктах. В них имеются и ритуальние бассейны для омовения (миквы), и маща выпекается, и птицерезки существуют. В Москве действует духовная школа нешибот. Каждая конфессия готовит кадры в учебных заведениях: б православных академиях и семинариях, 2 католических семинариях, мусульманской академии и медресе, нешиботе, кадемия амяно-трегорианской церкви, семинарии грузинской православной перкви, иа курсах свангельских христиан-батгистов и т. п. Участя верующие из Советского Союза в религиозных центрах ГДР, Франции, Польши, Иордании, Лінвии, Непала, Сярин, Монголии.

Посменваясь не то нронически, не то смущенно, собеседник достает ручку н с профессиональным педантизмом в толе вопрошает: «источники». Называю издание и обещаю принести книжку, а возможно, если успею достать в издательстве агент-

ства печати «Новости», то и аиглийское издание ее.

Коллега удовлетворен обещанием. Ожндающе поднимает седые брови, взгляд винмательный: «Что же дальше? Продолжны!»

Что же, продолжим...

Свобода вероисповедания и ее реальное осуществление одна сторона вопроса. Не менее важна и другая — свобода ате-

Отделение церкви от государства, свобода совести неразрывно евязаны со свободой агенстической пропаганды, с гарангы ми свободы пропаганды материалыма. На этой основе и ведется в социалнстических странах атенстическая работа. В Советком Союзе, напрямер, систему научно аргументированных идей, критикующих религиозиое мировозарение, выдвигает журнал «Наука и религия». Вопросы атензма и критики религии разрабатывает серьезный исследовательский центр — Институт научного атензма. С атенстическими лекциями перед изселением выступают специалисты разных отраслей и знаний, учителя, рабочие, студенты. Атеизм вовсе не сводится к голому отрицанию религии и ее догм. И теоретическое опровержение религии. и противодействие ее влиянию в общественной жизни основываются на позитивных началах, на достижениях социализма в материальной и духовной сферах. Советские атеисты стремятся найти ответы на те вопросы, на сложности которых, можно сказать, основывает религия свое влияние. Это проблемы смысла жизни, смерти и бессмертия, смысла социального служения. Это глубинные потребности человеческого духа, нравственные потребности личности в совершенствовании, достоинстве, в высших человеческих духовных и нравственных качествах. Советские атеисты раскрывают перед человеком путь такого совершенствования, который осуществляется самим человеком в благоприятных для него социальных условиях, а также условиях культурных и при этом без какой бы то ни было религиозной санкции.

Советские атенсты продолжают традицию гуманистического движения, для которого человек, его благо и духовная высота, его счастье и достоинство являются главной целью. Именно эти заветы Людвига Фейербаха, Карла Маркса, Фридриха Энгельса, деятелей свободомыслия Германии вдохновляют наиболее прогрессивные круги атенстов во всем мире, гуманистическими заветами руководствуются в своей практической деятельности атенсты в Советском Союзе.

Религиозность в условиях социализма означает не только ненаучное, наллюзорное объяснение мироздания, обществений жизин. Ведь приверженец религии не использует всех возможностей для полнокровной, социально активной жизин, которые предоставляет ему новое общество. Правильно будет сказать и о другом — нравственную и физическую энергию тратит он на приготовление к жизин «будущей». В этом он видит свой нравственный долг. Но подлиниая иравственность выражает себя в другом: все ли сделал человек, чтобы жизны и окружающих и собственная здесь, сейчас стала лучше, духовно богаче, красивее.

Речь идет о создании условий для полноты, всесторонности самоосуществления, самореализации человека, об устранении самой потребности компенсации за скудость жизни. В то же время марксисты ясно понимают, что преобразование материальных условий, изменение бытия не ведет автоматически к отказу человека от религии. Религия имеет свою логику развития, Она тесно связана и переплетена — и объективно, и в сознании верующих — с культурным, этинчески-национальным фактором, с традициями в быту и т. д. Ф. Энгельс, вепримиримый протняник философского идеализма и религии, с большой точностью выразил смысл марксистского идейного преодоления, религионости, включающего критическое усвеение общезначи-

мых ценностей. «... Ведь дело ндет тут отнодь не о простом отбрасывании всего ндейного содержания этих двух тысячелетий, — писал он, — а о критике его, о вышелушивании результатов, добытых в рамках ложной, но для своего времени и для самого хода развития неизбежной ндеалистической формы».

Нередко можно наблюдать удивление иностранных туристов, останавливающихся у афиш Московской консерватории с сообщениями об исполнении «Страстей по Матфею» Баха или «Всенощиой» Рахманинова, рассматривающих в картинных га-

лереях полотиа на библейские сюжеты.

Приверженцы агензма — н вругу влечены религиозной музыкой? Парадокс? Нисколько. Широта кругозора, умене проникаться крастой и отсутствие однопланового религиозно ориентированного восприятия — в этом сказывается освоение культуры, вкус к ией, сформированный у самых широких слоев советского народа сеголия.

Утверждение в сознании людей матерналнстнческого мировозрения, коммуннстнческой иравственности предполагает высокий уровень образованности, знание нсторян развития общественной мысли. Именно на знанин, на эруднцин, культуре, высоком уровие иравственного сознания базпруются те аргументы, с которыми атенсты обращаются к верующим, выступают

против религнозных идей.

Особенно важно подчеркнуть, что преодоленне религиозной орнентации сознания и поведения происходит в условиях припания коциального идеала коммуннама в равной мере как верующими, так и неверующими. И верующие и атеисты являются патриотами, совместно строят новое общество, на знамени которого написано: Свобода, Равенство, Братство, Счастье всех

народов.

Сответствие коммунистнееского идеала самым глубоким чаяниям и потребностям человека обусловливает массовость широту социальной базы коммунетов. Это отлично понимает духовенство, поведневно видя единение компартий и народа в теранах социалняма. Так, в докладе на конференции представителей всех религий в СССР «За сотрудинчество и мир между народами» митрополит Ленииградский и Новгородский сказал о значимости коммунизма для паствы: «В результате Великой Охтябрьской социальстической революции мир был поставлен перед фактом государства новой социальной формы, которое, пройдя путь испытаний, выработало новую демократическую структуру жизии, и равственный общественный порядок и стоит на пути постепенного осуществления все более и более справедливых человеческих отношений».

Чтобы скомпрометнровать коммунистический идеал, уменьшить воздействие его на массы, наши критики нередко обвинаот марксизм в том, что ему-де свойственна орнентация на массу, что забота прежде всего о коллективе людей наносит ущерб. отдельной личности. Социальный идеал коммунизма они еклопны взображать как идеал «муравейника», а практикку трерждения его в жизнь — как работу «вообще», в отрыве от забот о нуждах, духовных потребностях кажого этдельного человеса. Именно верующие при этом изображаются в качестве нежих «жертв» данной схемы. Классовый подход трактуется как альтериатива простой человечности, забота о «дальних», народе в щелом противовогстваятестя любия к живому человеку.

Если обратиться к фактам, то дело выглядит отнюдь не так. Даже в самые суровые годы жизни Советской страны человечность, забота о конкретных людях, отдельном человеке отличаты коммунистов, отнодь не противоречили их классовому революционному сознанию. Чрезвычайно интересен в этом отношении ответ В. И. Ленина на письмо военного комиссара Денилова. В обращении к Ленину Данилов писал о необходимости развивать чувства «люби», сострадания, взаимной помощи внутри класса, внутри лагеря трудящихся». И это писалось в годы острой классовой борьбы, когда люди переживали тяжелые лишения. В соом ответе Ленин подчеркнул: «И внутри класса» и к трудящимся имых классов развивать чувство «взаимной помощи» и т. д. безусловно необход и мо». Не только «сумме», но и каждому трудящемуся адресованы, по ленинской мысля, забота, помощь, солидарность.

Марксисты вовсе не закрывают глаза на то, что существуют индивидуальные, сутубо личные, субъективные, а иногда и ситуационные мотным и основания для обращения к религии. Недостаточная твердость жизненных позицый, убеждений при определенных коллизиях индивидуальной судьбы приводит подчас человека к поискам утещения в вере. Безутешна мать, потерявшая своего ребенка, — горе одиночества, состояние болезененой нелюдимости, отчаяние, тоска... Забота различных институтов педиалитического общества о человеке является реальным фактом. Правда, ввиду нидивидуального характера ситуации и судьбы она воздействует не всегда однозначио и эффективно.

Ценности, действительно помогающие жить полной, достойпой человека жизнью, — это те гуманистические ценности, цели и идеалы, наиболее последовательными защитниками которых являются коммунисты, борющиеся за верующего. За то, чтобы судьба каждлог человека состоялась здесь, на земле, как жизнь,

достойная человека, гражданина, личности.

...Я перевела дух. Собеседник молчал, глядя в пол, трубка в руке его потухла.

Какие вопросы услышу я от своего сегодняшнего слушателя? Последовал только один, состоящий, впрочем, из восклицания и вопроса. Задан был этот вопрос с откровенными интонациями возмущения и обиды: «Вы нарочно это устроили?... — Хотел сказать «представление», но запнулся. — И для меня специально

придумали такую модель атеизма?!»

Неясно мис, что вызвало недоумение досточтимого метра? 
— Гуманням! Получается, будго атеням не противоречит моральности, гуманности, духовности. Однако известно, за что критикументиму советскую идеологию, — за антигуманиям а читиуманиям в сегодняшнем виде состоит в преследовании религии и в насильственном насаждения атензма.

Мой оппонент едва сдерживается:

Мистификация! Нет такой модели!

Привожу названия книг, статей о позитивном характере деятьльности по атенстическому воспитанию, о нравственном содержании этой деятельности, называю авторов, издательства.

Добавляю еще аргумент:

 Только педавно Далай-лама, глава будднэма ламанстского толка, признал необходимым изучение гуманистического содержания марксияма. И привело его к этому, в частности, знакомство с достижениями родственного тибетскому монгольского народ в условиях социализма.

Коллега проворчал:

 Знаю, читал в одной из газет такое сообщение со ссылкой на какого-то корреспондента.

 Этот «какой-то корреспондент» — ваша покорная слуга. Собеседник обрадовался. Он буддолог. На Всемирную конференцию организации «Будлисты за мир» попасть ему не удалось, он лишь читал книги Далай-ламы «Буддизм» и другие, но

с самим главой ламаистской ветви буддизма не встречался. Каков он? Как был принят на конференции?

Разговор перешел в русло профессиональных интересов ученого. Соблюдались ли ритуалы, посетили ли конференцию буддистские святые? Пришлось рассказывать о своих впечатлениях.

На заключительном заседании секции, где выступал английский ученый, он сказал, что, возвращаясь к своим научным занатиям из нашей страны, он расстается с темными очками. Слова свои сопроводил он изящным (впрочем, без театральности) жетом: сиял коричиево-дымчатые и надел очки с бифокальными стеклами. Проделав это, он развел руками: предстоит размып-ять о новых раскопках, о старых городах (он задумчиво узыбнуага, вспомиив, должно быть. Ура-Тюбе). И, возможно, об устаревших пенхологических моделях восприятия...

От уточнений и вопросов, вызванных загадочностью последней фразы, оратора избавила председательница-академик. Улыбнувшись, она плавно включила этот пассаж в заключительную свою речь: «В уточнении устаревших представлений, возможию, и состоит профессиональный долг ученого».

Закруглила, так сказать, острые углы...

### Я — ВАШ ЧИТАТЕЛЬ!

Один из выдающихся в мире специалистов в области религии, итлальнихмі рученьй-коммунист Амброджо Долини, в своих кинтах, выпазначуря богатейший фактический материал, убедительно распрывает земные корин порожденного определенной гисторической эпохой христнавства, лишает его ореоля исключительности, сверхъестественности.



не уже не раз приходилось писать, что марксизм не собирается уничтожать религию, как обычно — навыно или небекорыстно — утверждають в полемике на эту тему. Марксисты не отменяют ни религию, ни мораль, ни философию, считая, что не существует абстрактных квечных истин», что при изменении

условий жизни людей и их общественных отношений меняются представления, илеи, выгляды. Разумеется, старые иден исчезнут окончательно только тогда, когда будут полностью изжиты все антагонистические классовые противоречия, их пережитки в сознании людей. Ясно, что такие изменения невозможно совершить административным путем, что они требуют длительного периода исторических и социальных преобразований.

Энгельс высмеял в «Антн-Дюринге» премудрого немецкого философа, который утверждал, что в новом обществе религия будто бы будет упразднена декретом. Полезно вспомнить одну из статей Ленина, написанную в период революции 1905 года. В ней подчеркивалось, что «сдинство этой действительно революционной борьбы угнетенного класса за создание рая на земле важнее для нас, чем единство мнений пролегариев о рае на небе».

Мы видим, что произошло в Советском Союзе и других сощалистических государствах, твердо стоящих на почве марксистского учения. Традиционные религии народов этих стран не только не упразднены, но церким гарантирована полнейам свобода. Новая Конституция СССР — убедительное тому подтверждение.

Я почти ровесник века. Разумеется, пришлось немало пережить, прежде чем прийти к определенным устойчивым взглядам на мир, на общество, на человека. Родился я в 1903 году близ Турина, в католической семье. Отец был генералом артиллерии и, естественно, мечтал сделать меня, первого сына, военным. Но судьба распорядилась по-иному. Во время игры мне, одинадцатилетнему мальчишке, выбили правый глаз. Родители долго не могли смирйться со случившимся, потом решили, что я смогу подготовиться, чтобы со временем стать священником. Тут уж воспротивылся я сам. Хотя интерес к истории религии

появился у меня уже в юности, я понял, что для теологов, что бы они ни рассматривали, разграничительная линяя ...сгд одна и тд же: только моя религия истинна, все остальные ложны. Тав рассуждают будилистский монах, толкователь Корана, священиик-синтоист, протестантский проповедник, иезунтский наставник.

Мне бы хотелось подчеркнуть одно чрезвычайно важное обстоятельство, о котором я уже неоднократно писал. Несколько поколений миссионеров, собиравших разрозненные и противоречивые сведения о жизни и обычаях первобытных народов и толковавших их в свете своих апологетических представлений, создали некую книжную историю религиозного развития человечества. Желая во что бы то ни стало утвердить христианское понятие «откровения», они задались целью доказать, будто в самой основе цивилизации всех народов лежит вера в некое «высшее существо», которое лишь различно определяется в соответствии с тем или иным местом, языком и обстоятельствами. И только значительно позже, утверждают они, в связи с вырождением нравов возник культ идолов и поклонение небесным явлениям и животным. Монотеизм великих исторических религий, как они называют иуданзм, буддизм, христианство, ислам, является, следовательно, не чем иным, как возвращением к первоначальной вере.

Эта теория изложена — и не без претензий на эрудицию в шелой серин трудов известного католического этнографа профессора Вильгельма Шмидта, долгие годы преподававшего ва-Венском и фрайбургском университетах и пользовавшегося славой круппейшего представителя «историко-культурной школь» (шелого моря фантазии!), котрозя исслаемала проискождения

иден бога.

Ота теория совершенно не учитывает характера религиозной идеологии. Как известно, пытаясь объяснить «тайну» жизни и общества, люди всегда имели в своем распоряжении лишь те определенные средства, ту сумму знаний, которые соответствовали реальным условиям их существования. Когда человек еще недалеко ущел от животного состояния, он, конечно, не только не мог осмослить свое место в природе, но и просто поиять свою зависимость от нее. Никакое проявление религиозной жизни в ту эпоху не было возможно.

Потребовался длительный процесс развития общества, чтобы человек мог осознать и воплотить в определенных религомых представлениях новые формы своей жизии. Многообразие сил природы, господствовавших над ним, породило изобилие богов. Иначе говоря, на этой древнейшей стадии религиозного развития господствовало то, что называют политеизмом. И лишь посте образования первых рабовладельческих государств в Шумере и Ассирии, Вавилоне и Египте, в Мескике и Перу, в северном и восточном Среднаемноморье началось постепенное формирование первых монотенстических религиозных представлений.

Сами люди придали божествам именио те формы, которые соответствовали уровню их производства и общественного опыта. Идея об одном господине на небесах не могла возникнуть, прежде чем конкретно не утвердилась власть одного господина на земле.

Итак, политензм, затем монотензм. Почти все попытки разделить, классифицировать религии как-то иначе исходят из явно второстепенных признаков идеологического и морального порядка и не имеют существенного значения. Таково, например, деление религий на природные и исторические - свидетельство странного понимания отношений между историей и природой; или другое, внешне будто бы более научное деление на религии племенные (религии первобытных народов, кельтов, славян, германцев, латиняи и др.), национальные (религии Персии, Египта, Вавилона, Греции, Рима, Индии, Китая, Мексики, Японии и др.) и мировые (нуданзм, буддизм, христнанство и ислам). Более солидио выглядит деление на первобытные культы, «монархические» религии (Индии, Рима, Афии, Израиля), религии «спасения» (буддизм, мистические культы, мессианский мистицизм Павла) и «католические», то есть универсальные религии (римский культ времен империи, астрология, учение Филона Александрийского, католицизм, ислам, китайские религии). Но и это разделение весьма далеко от истины.

Подлинно изучная классификация религий не может быть проведена без правильного понимания их истинных корней, резальных причим происхождения религиозной идеологии и ее развития в сменяющих друг друга фазах общества. Если неходить из такого понимания, то следует говорить о религиях первобытного общества, рабовладельческого, феодального и капиталистического обществ. Тот, кто отступает от данного критерыя, неизбежно независимо от своей изучной подготовки и знаний

придет к вымышлениой истории религии.

Религиозные учения всегда были основаны на приспособле-

нии к классовым интересам.

Проблемами религии я серьезно занитересовался еще студентом, учасъ в Римском университете. А когда в 23 года стал доцентом, начал преподавать историю христианства и историю апокалинсической литературы. Это быми времена фамиистской диктатуры в Италин. С 1926 года я член Итальянской коммунистической партин. Сразу же пришлось уйти в подполье, ибо все, даже самые кушке, свободы были отменены.

В один из дней 1928 года отец узнал, что меня должна арестовать секретная полиция. Он достал мне паспорт, по которому я, с согласия партин, уехал в Америку — стал политическим эмигрантом. Там я начал преподавать в Гарвардском университете, но больше занимался тем, что вел порапатанту средиитальянских рабочих. Через три года Пальмиро Тольятти попросил меня вернуться в Европу и поработать в руководстве нашей партии в Паряже. Я согрудничал в газетах, основал в Брйсесле нелегальное издательство. Партия посылала меня и в Италию. Однажды мие пришлось приехать на родину с чужим, английским, паспортом в качестве пастора и вести «примернуюпасторскую службу довольно долгое время.

Мне достаточно рано стала ясиа суть религиозной нетерпимости со всеми ее печальными и кровавыми последствиями,

знакомая людям еще с древиейших времен.

Нетерпимость эта порождена классовым обществом и несовместима с обществом, не знающим гиета и эксплуатации.

В 30-е годы я колесил по всей Европе, затем был послан в Тувие, где грудялись десятки тиску и тальянских эмигрантов. Я был представителем Изалин на Первом международном ком1935 года в парижском Дворце солидарности. Это были незабываемые встречи с Горьким и Ромородном м Эренбургом. Сосбенно врезалось в память мне выступление Алексея Тольстого.

Поміно его мысли о революцин, о свободе, Есть две свободы, говорил с трибуны писатель, как две сестры — день и ночь, как мязнь и смерть. «Одна — вон впереди, открытая и уверенная. Другая — призраком бредет по выжженной пустыке, между покоснющихся деревяных крестов. Мефистофельским противоречием этого мирового кладбища закончилась эта вдеальная любовь к человеку. Я оборачиваюсь к этой, к ней, некогда вспонишей из кастальского ключа мое творчество. Вы ли это, печальная сестра? Вы невещественны, как мираж. В свое время вы разбудили во мие поэта. Вы нашептывали: «Творчество есть ощущение своей свободы — высший дар для избранника. Познай самого себя, будь Демиругом, будь Прометеем».

и материальные условия.

Следующий международный писательский коигресс проходил в Испании. Героическая борьба республиканцев, победы испанского народа имели огромное международное значение.

Когда в 1937 году партии удалось организовать в Париже легальную газету «Голос итальянцев», меня назначили ее главиым редактором. И то, что сразу после войны Итальянская компартия получила более четырех миллиново голосов, не было делом случая, а явилось результатом многолетией кропотливой

работы.

Мие приходилось встречаться со многими интересивми ліодьми Я близко знал Г. Димигрова, всегда поражался его неуемной энергии, воле. Совершенно исключительной личностью был Пальмиро Тольятти, человек глубочайшего ума и культуры. Он знал, что я специалист по проблемам религии, й всегда давал мие вести вопросы, связаниме с католицизмом. В 1936 году меня избрали членом ЦК Компартии Италии и поручили заинматься всем, что касалось итальянских рабочик-католиков, включая и эмигрантов. Пленум ЦК 1936 года уполномочил меня написать обращение к итальянским католикам бороться против опасности войны, за демократические свободы.

Накануне второй мировой войны Тольятти направил ряд коммунистов в разные стряны на нелегальную работу среди эмигрантов. Меня послали в США, предстояло организовать там газету для итальянских эмигрантов, в среде которых влияне фанцистов было вессма сильным. В декабре 1941 года американская полиция посадила меня в тюрьму как коммунистического агента. Выйди на свободу, а продолжал работать в качестве руководителя эмигрантских групп, с чрезвычайными трудностями провед более 700 митингов в разных городах Аме-

рики.

В 1945 году вериулся в Италию, был избраи членом муниципалитета Рима. Меня послали чрезвычайным и полиомочным послом в Польшу, а после возвращения оттуда для меня начался новый этап научной работы. Я стал писать книги по проблемам, связанным с религией, главным образом по истории христианства. Всю исследовательскую работу я вел параллельно с работой политической как директор Института Грамши, как сенатор-коммунист Итальянской республики, как заместитель и председатель Итальянского комитета мира и член Всемирного Совета Мира, Из своих работ хотел бы назвать «Очерки истории религии» (на русском языке кинга вышла под названием «Люди, идолы и боги»), «История христианства», «У истоков христианства», «Энциклопедия религий». Последняя моя книга о модериизме. Не могу не сказать, что если я до сих пор успешно и плодотворио работаю, то прежде всего благодаря советской медицине. Ваша страна дала мне здоровье, надежду, полнокровное ощущение действительности.

Касаясь советских атенстических изданий, думаю, следует глубже разрабатывать рубрину «За рубежом», шире освещать проблемы освобождения мира, имеющие также важные редитеменне спекты, например, деятельность революционных католических групп в Южной Америке. Считаю, что следует больше заинматься католической церковью, сеременей и глубже ваиматься католической церковью, сеременей и глубже

изучать ислам, его роль в современной политической жизни развивношихся стран. Наконец, стараться установить контакты с движением свободомыслящих. В Италии есть Общество Джорлацю Бруно — часть всемирного движения свободомыслящих Я рал отметить, что это общество активно защищает свои выгляды на всех контрессах в разных частях жира. На последнем контрессе в Риме я сделал доклад «Атеная» и всемирно движение свободомыслящих», который был опубликован в журнале «Ражконе».

Несколько лет назад в Италии перевели и выпустили известную кингу Емельяна Ярославского «Библия для верующих и неверующих». Я написал к ней предисловие. Это талантинвая работа, хотя сегодня что-то в ней и устарело. Но в тълвино мна очень хорошее лекарство для тех, кто ещё верует в библейские мифы. Ведь надо сказать, что католики, как правило, Библию не читают. Церковы предпочитает сама ййтерпретировать ее

тексты.

Историческая обреченность религии в том, что она старается перевести все проблемы в иллозорное будущее, увести от рельной действительноги. А ведь только в этой, единственной, реальной, земной жизни человек может и должеи дождаться своего звездиого часа, слелать свое существование по-настоящему творческим разумным, справеляным.

### ЮНОСТИ — АТЕИСТИЧЕСКУЮ УБЕЖДЕННОСТЬ

В «круглом столе», который проводила датвийская республікам сака галага «Советская молдель», участвован Густавович Бушманис, доцент кафеары философии историко-философского фаультета Латвийского государственного университета, кандидат философских изук; Иван Комов, бригалир треста Проитехмоитаж, делегат ХІХ съезат В/ТКСМ; Михана Медведев, второй секретарь комитета комсомола Латвийского государственного университета; Авар Самилым, студент именерио-строительного факультета Рижского политехинческого института, член бюро ЦК ЛКСМ Латвия; Мара Комрес, мастер энергоучастка римского завода «Старс», секретары комитета комсомола, и корреспондент «СМ» Юрий Заболевня,



Броде бы ненавизчиво расхваливая западный образ жизни, идеи, спекуляруя на некоторых наших трудностях, восторженно рекламируя «возрождение религии», они пытаются отвлечь, увести молодежь с активных жизненных коммунистических позвиций. Нельзя забывать, что они ведут, как сами говорят, «психологическую войну» против нас. Войну, ни больше и ни меньше, Основательные надежды в этой войне возлагаются на религию, И один из самых оголгелых, самых воинственных отрядов империализма — клерикальный антикоммунизм.

Миссин, институты, центры, общества, комитеты, фонды, братства... Все эти группировки действуют заодно с крайне реакционным кругами, ратуют за ухудшение отношений между СССР и странами Запада. С таких же позиций выступают и реакционные представители некоторых протестантских церквей, ислама, издавима.

Они встревожены влиянием советской действительности на своих привержениев Вот, к примеру, журнал «Пробудись), кадаваемый руководящим центром «Свидетелей Иеговы» (Нью-Порк), пишет: «Люди в Советском Союзе покидают релитию. Младшие поколения набираются поиятий, которые отдаляют их от религии. В сознании большинства религия вытесняется безбожием, материализмом, наукой... спортом, культурой...»

Да и как же иначе! Сама наша жизнь — бодрая, светлая,

творческая — несовместима с религнозными догмами. И как обидно бывает встретить ровесника, выросшего в наши дни, ходившего вместе с нами в школу, а сегодня совсем другого, отчужденного. Вот бы комсомольцам поактивнее побороться за таких ребят и девущек!

М. Медведев: Нас не могут не тревожить даже единичиме случан проявления религиозности среди молодежи. Известны факты участия в религиозных праздниках и обрядах молодых людев. Среди них и студенты рижских вузов. Комсомольские организации дали принципиальную оценку этим случаям.

Спрашиваешь о мотивах этих поступков, говорят: «А что такого... нравится... в церкви так торжествению, красиво. Но в

бога я не верю. Что вы!»

И. Комов: Что касается студентов, очень важно помнить о том, что им предстоит быть руководителями трудовых коллективов, воспитывать людей. Пока они к этому явно не готовы.

Э. Семанис: Нельзя, конечно, сбрасывать со счетов влияние семьи. Многим люболытен ритуал. Свою роль играет эмоциональность церковной службы, ведь «сценарий» отрабатывалстя веками.

А сегодия к тому же священиослужители, стараясь идти, как говорится, в ногу со временем, не забывают в своих проповедях

злободиевные проблемы.

И как тут не вспомнить иные наши мероприятия — увылые, сухне, проходящие в спешке. Мы в уннверситете много думаем об эмоциональном наполнении привычных комсомольских мероприятий. Деловой стиль — это хорошо, но еще лучше, когда он поддержан эмоционально.

М. Юнкерс: Да, много есть таких комсомольских мероприятий, в которых заключены большие идеологические резервы. Давияя проблема — дискотеки, Видим: привлекают они

молодежь. Но их подготовку пускаем порой на самотек.

Э. Семанис: Могу, кстати, отметить еще олиу разновилность эстетической неразборчивости. Среди студентов, особенно среди девущек, одно время был популярен диск западной группы «Манфред мэнс эз бэнд». Что же исполняла эта группа? В частности, религиозные песин в современной обработке.

М. Ю и кер с: Молодежь, особенно подростки, обычно не интересуется словами, содержанием «заморских» дисков. Для них

главное - ритм, мелодия.

Э. Семанис: Но это же студенты, хорошо владеющие иностранным языком. Название песни, скажем, «Станция ангелов» или «Ворота в рай». Да и начинаются они с явно религизных мотивов. И что говорят? Музыка хорошая, а смысл неважен...

Г. Бушманнс: Уместно вспомнить один из методов «психологической войны», в котором используется интерес молодежи к музыке. Перед выступлением известного ансамбля передается коротенькая беседа на такую, скажем, тему: «Был ли Маркс марксистом?» И что же? Парень, желающий записать на магнитофоне или послушать музыку, чтобы не пропустить начало, вы-

иужден слушать и беседу.

Расчет таков. Прослушает юноша несколько таких «бесед», и не исключено, что в подсознании у него что-то отложится, что-то «выпадет в осадок». Может быть, сомнение. Хорошо, если он искушен в философии, в истории, в атеизме, если воспитаи велио. А если ист².

Вот одиа из разновидиостей идеологического крючка с музыкальной приманкой. Кстати, стоит отметить, что, к сожалению, нет еще практики профессионального разбора западных музыкальных произведений, популярных у молодежи, как сексик, так и религизоного содержания, как неполительского, так и текстового. Порой молодежь, не ведая того, танцует под пош-

лейшие западиые песенки.

 Семанис: Конечно же, такие семинары необходимы. И прежде всего для комсомольского актива. Именно тогда мы сможем давать квалифицированную оценку интересующим молодежь произведениям.

В университете есть школа комсомольского актива. Попыта-

емся эту идею в ней осуществить.

Г. Бушманис: Задумаемся о причинах беспринциписсти иных молодых людей, участвующих в редигнозных обрядах. Бывает, конечно, что молодежь идет на это под нажимом верующих родителей, родствеников. Оказывают давление материальными способами: не прописывают в квартире, например, в случае отказа венчаться в церкви. Или благочестивая бабушка не желает иметь дело с некрещенным внуком.

Безусловно, если человек принципиалей, если убеждения его цельны, у иего хватит доводов против участия в религиозиых

обрядах или праздинках.

Я не помню случая, чтобы неверующие устранвали какие-то гонения против своих верующих родителей, родственников. А наоборот множество. Недавно был случай — фанатически верующие родители-сектанты выгиали из дома сына-подростка, отказавшегося следовать их вере.

Да, молодежь все больше отворачивается от религии. Поэтому в попытках привлечь молодых деятели от релисии идут

даже на «обмирщение».

В Огре, напрямер, одна из религнозных общии наияла на время вокально-инструментальный ансамбль с обычным репертуаром. Молодые люди стали приходить на концерты. Ансамбль уехал, а некоторые молодые люди в молельный дом ходит попрежиему.

В Риге в двух приходах организованы молодежные кружки музыки, пения, даже настольных игр, проводятся «вечера твор-

чества» для молодежи.

Значит, это мы кого-то не заметили, кого-то недослушали,

кому-то недоговорили... Вот и договаривают за нас «ловцы

душ».

И. Комов: Густав Густавович, церковь модернизирует свои проповеди, приспосабливается к современности. В чем это проявляется наиболее характерно?

Г. Бушманис: Церковники в последние годы придают

большое значение проблемам труда.

Что же есть труд для верующего? Какова его главная цель? Торма на земле для него не главное, потому что цель его — спасение души. Согласно церковным догмам верующий не имеет права больше думать о земной жизни, чем о загробной, н поэтому вся его жизнь на земле — это подготовка к «той жизни».

Религиозная идеология максимально используется для привлечения верующих. Реакционные клернкалы пишут о том, что в мире сегодня кризис во всех областях. Они драматизируют факты, предрекая человечеству катастрофу. Человечество, дескать, будет наказано богом за грежи. Ужасы ада уже не изображаются по старинке в виде сковород, котлов, чертей и прочего, а на уровне современной физики.

Но все, оказывается, не так страшно, утешают нные церковники. Все закончится хорошю, если люди обратятся к богу. Ведь цель религиозных идеологов — евангелизация всего мира. И наше коммунистическое мировоззовение им в этом прегоада.

Все больше пропагандируются клерикалами «вониствующие верующие», которые активно, настойчиво, нзощренно борются за свои убеждения, привлекают к церкви новых верующих. Проповедники об этом постоянно напоминают. В этих целях исплызуется даже военный психоз, нагнетаемый империальзмом. Это, собственно, обыкновенная спекуляция на международной напряженности.

Ёще церковники усиленно пропаганднруют «усовершенствование» нравственной жизни. Мы совершенствуем ее, пропагандируя коммунистическую мораль. Церковники же не хотят вилеть классового пути для решення проблем современностн.

Итак, выход, считают они, в религии. Но позвольте, вправе сказать мы, не так давно все населенне Европы было верующим В средние века церковь господствовала. И нравственны ли былн люди? Да такой бездны безнравственности мир еще не вилел!...

Для поддержки религии сегодня используются мораль и искусство. Что это значит? В любой проповеди подинимаются нравгевенные вопросы. Почему так настойчиво это делается? Разгадка в том, что мораль имеет самостоятельную ценность для человеческой жизин. Поэтому религия делает ставку на мораль, якобы поднимая ее престиж в глазах верующих и неверующих. Ну и, как мы уже говорили, играет большую роль эмоциональная режиссура служб и ригуалов. Корр. «СМ»: Итак, по мысли церковников, причина всех триностей — отход людей от бога, атензи. Ведь не эря в 1977 году в Риме основан Институт по изучению атензма. Создан он, конечно, не для научных исследований, а для изучения позиций, которые могут стать объектом идеологических атак клерикалов.

Если принимаются такие серьезные меры, значит, наша атеи-

стическая работа тревожит их?

Г. Бушманис: Могу смело утверждать: церковники в знающих атеистах видят опасных противников. Но в пропове-

дях бывают и насмешки по адресу неумелых атенстов.

Вообще в связи с ожесточением идеологической борьбы атенстическая работа нуждается в совершенствовании. Одна из эффективных мер — привлечение к этой работе молодежи. 13 лет действовал «Клуб для верующих и неверующих». Интерес к клубу был велик. Молодые студенты-философы вз нашего универентета участвовали в подготовке встреч, читали лекции. Их буквально засыпали вопросами — и наивимым и трудиейшими. Очень полезию это было для иих — ведь никакая книжка не заменит живого человеческого общения.

Это благодарное дело — они и сами стали знать больше, и людям помогали разобраться. Они учились отстаивать наши принципы, наши ценности. А ведь приходили на лекци посмотреть не нас и порасспросить даже старые священники.

Корр. «СМ»: Вы говорите о клубе в прошедшем времени... Г. Буш м анис: Да, ушли активисты, и клуба не стало. Но в ближайшее время, лумаю, с помощью Эйнара Семаниса и его комсомольцев с историко-философского факультета мы клуб восстановим.

 Семанис: Надеемся, что клуб, который мы организуем в университете, станет своеобразным научным атенстическим центром.

А. Силиньш: Комсомольская работа — это и атенстическая работа. Ведь наша главная цель — формирование активной жизненией позиции. Но вот направленности специальной, квалифицированной еще не хватает.

У нас в политехническом институте совершенствуется плам по преполаванию научного атензма. В учебых группах удуназначены комсомольцы, ответственные за атенстическую работу. Они будут участвовать в специальных семинарах. Смогут при необходимости разобраться в сложных религиозимх во-

просах.

М. Медведев: Есть такое миение: «Я атенст, в бога не верю, чего же еще...» Такой пассивный атензи не лучшая позниня для комсомольца. Мало считать себя атенстом, вм надо быть. Уметь отстаивать свои убеждения, свою точку зрения. Думаю, каждый комсомолец должен стремиться к атенстическим знаниям.

И. Комов: Комсомольским организациям нельзя забывать об атенстической работе при разработке своих планов.

М. Медведев: Да, самоуспокоенность вредна. Вроде бы

в целом все в порядке, так и нечего волноваться...

На одном из пленумов Рижского горкома комсомола была рассмотрены и вопросы атенствческой пропаганды. Комсомольским организациям в ходе отчетов и выборов рекомендовано при обсуждении идеологической работы уделять больше винмания атенстическому воспитанию молодежи. Это предстоит учесть и при возвойсотке планов.

Г. Бушманис: Совершенствуется атенстическое воспитание в вузах. Мы уже слышали об опыте работы Рижского политехнического института. В университете виедряется метод, который частично используется в Рижском медицииском институте —
атенстическое воспитание через предмет. Не только общественные науки, ио и специальные предметы — физика, химия, биология и так далее — имеют большой атенстический потенциал. От
этого метода можно ожидать больших результатов.

А. Силнныш: Миогое в деле атеистического воспитания могут сделать наши библиотеки, Были бы полезны, например, те-

матические выставки.

М. Юн керс: Мы сейчас миого говорили об организационном обеспечении атеистической работы. Но никак ислызя забывать об условнях, приводящих молодых людей в церковь или молельный дом. Ведь бывает, мы не замечаем, что товариц загрустил, задумался, не всегда находям возможность помочь или даже время, чтобы дать ему выговориться, обсудить дела, иастроелие. Особению в таких снуэциях трудио бывает подросткам, которые выросли без отца. Мы, комеомольцы, должиы иайти путь к сердцу человека, убедить его, помочь ему.

Т. Бушма и не: Согласен с вами. Все это чрезвычайно важио. Бывают случан, когда человек отстается в офиниу, становится верующим. И здесь нельзя не сказать об основных мотивах «заботливости» большинства верующих, привлекающих такого человека в свой круг. Главиая нель верующето — спасти свою душу. Он должен заслужить это делами, привлекая к религии как можно большее число других душ, дочтих «зовень. Таково средство, чтобы спасти себя. Корыстное себя. Корыстное

средство.

Ипогда иеверно поинмают роль атенстов. Она не в стремлении во что бы то ин стало отвратить человека от религии. Она в борьбе за человека, борьбе во имя разума, во имя его торжества и счастья. Не иллюзориого счастья в «загробиом мире», а действительного счастья на земие, среди людей.



«РАСКРЫТ ПРЕД НАМИ МИР...»



колько великих творцов прекрасного в разные времена и в разных странах говорили, думали, писали о дегях! «Любите детство, — восклицал Руссо, — поощрайте его нгры, его забавы, его милый инстинкт. Кто из вас не сожалел иногла об этом возрасте, когда на губах вечно смех, а на душе всегда мир!»

«Если ты хочешь, — предупреждал Гете, — чтобы твои наставления влияли действительно благотворио на твоих учеников, предостеретай их от бесполезиму знаний и ложных правил, потому что отдельваться от бесполезиого столь же трудно, как и менять неправильно взятое направления.

Глубоко и мудро заметил Чехов: «Кто не может взять лас-

кой, тот не возьмет и строгостью».

Мои детские годы прошли до революции, оставив воспоминания о трудностях, лишениях, иужде. Случилось так, что, учась в тимазии, я некоторое время жила на территории женского монастыря в Александрове. «Картинки» монастырского уклада, поразительные, нередко тратически изломанные судьбы девушек, у которых религия безжалостио зачеркнула лучшие годы их жизни, — все это не прошло для меня бесследно.

Агенстическое мирополения пене становится таковым после тосо, как многое сомыслено, пережите, прочувствовано. Я стала атенсткой, увядев своими глазами безжалостность религия. Мне исполнялось 18 лет, когра в 1921 году я снова оказалась теноуже в бывшем монастыре, где устроили детский дом. Прекраснопомине, как сюда пришен первый эшелом из голодающего Поволикъв. Советская власть объявила тогда: «Спасать детей!» Мы, несколько челова персонала дегдома, вычосили на руках и звагонов полуживых ребятише. Сколько бессонных почей, сколькосты и груда отдавали вес, чтобы изкориить, выходить, отогреть душой этих худых, большеглазых, лишенных радостей детства мальчишек и везочоке!

В прямом и переносном смысле детей эпохи величайшей из

революций страна спасла и поставила на ноги,

В моем писательском творчестве нсторико-революционная тема не случайно стала самой важной. Два года я учительствовала в селе Петришеве. В версте с небольшим находилась соселния деревия — Переяславские Горки, куда приезжал В. И. Ленин. Там я познакомилась с А. А. Ганшиным, отпечатавшим на гектографе ленинскую работу «Что такое сдрузья народа» и как они войют против социал-демократов?». Сейчас в тех Горках мемориальный ленииский музей. Много спустя, приезжая сюда,

я всегда вспоминала рассказы Ганшина о вожде.

В какое бы волшебию зеркало я ин глядел, признавался знаменитый фантает Герберт Уэллс, я не могу видеть эту Россию будущего, но невысокий человек в Кремле обладает таким даром. Он видит, как вместо разрушенных железных дорог появляются новые, электрифицированияе, как новые шоссейные дороги прорезают всю страну, как подымается обновленная и счастливая, индустриализованияя коммунистическая держава.

И держава эта вызвала к жизни не виданную нигде и никогда ранее детскую литературу. Буквально каждый большой советский писатель создавал для юных. Маяковский, Маршак, Чуковский, Барто, Михалков, Носов — список имеи детских писателей можно продолжить и разнообразить, называя мастеров слова разных поколений. По мысли родоначальника литературы социалистического реализма М. Горького, дети — завтрашние судьи наши, критики наших воззрений, деяний, это люди, которые идут в мир на великую работу строительства новых форм жизни. Одна из многочисленных горьковских статей названа «Литературу — детям». Миогие ее положения настолько актуальны, будто иаписаны сегодия. Дети должны знать, подчеркивал Горький в другой статье, уродливо-смешиую жизиь миллионера, забавную жизнь чиновников церкви, служителей бога. Разумеется, дети посмеются над забавной историей пропажи и поисков генерала и над историей о том, что новые петры амьенские в цилиндрах и тиарах организуют «крестовый поход» против отцов и старших братьев советских детей.

И, конечно же, не случайно вместе с сугубо антиклерикальиыми Горький сформулировал темы книг о самых различных областях знаний, имеющих, так сказать, широчайшие атеистические возможности: что такое белок? Что такое философия? и т. д.

Скупыми, точными, емкими мазками набросана программа для писателей, имеющих самую благодарную, вимиательную, отзывчивую аудиторию. Дети смотрят иа мир широко раскрытыми глазами, оин верят искрение, смеются от души, плажут настоящими слезами. Поэтому и кинги для иих должны быть уммыми,

глубокими, занимательными.

Хочу привести один пример. Издательство «Малыш» выпустню кинжус В. Образиова «Так нельзя, а так можно и нужно». Нигде в ней не сказано, что ее автор — народный артист СССР и РСФСР, Герой Социалистического Труда. Кукольный театр и Образиов — поизтия знакомые, привычные, неразъединимые. Те, кто несколько десятилетий назад, сидя в зрительном зале, не доставал ногами до пола, сегодня приводят в этот знаменитый театр своих детей и внуков.

Но Сергей Владимирович Образцов еще и прекрасный писатель. Книжка написана для детворы дошкольного возраста, Открывается она коротеньким рассказом «Воробей». Автор вспоминает, как в далеком детстве, когда было ему лет восемь, кинул он однажды, прицелившись, тойенькую палочку с металличе-

ским стержием в мирио клевавших зериа птиц.

«Дома, — пишет Образцов, — меня встретила старая няня, я ей рассказал, что случилось. Она нахмурила брови в сказала мие: «Это очень нехорошо. Это большой грех. Тебя боженька накажет». Я не очень знал, что такое боженька, — продолжает писатель, — потому что мон родители не были религиозными людьми, но в коммате ияни внесла старая икона. Перед ней горела лампадка, а из темпоты смотрели чы-то нарисованиые глаза. Няня сказала, что это и есть боженька, и я его очень боялся. Вечером пришла с работы мама, и я е й все рассказате.

«Боженька тебя не накажет, — сказала мама, — потому что его нет. Но то, что ты сделал, — это грех, настоящий грех, только не перед богом, а перед всем, что живет на земле, значит, и

перед воробьем. Нельзя так делать».

Наша литература всегда воспитывала и воспитывает детей в дуже гуманизма, доброты, интернационализма. Никто из советских писателей никогда не пропагандировал войну, насилие,

угиетение человека человеком.

Немало событий, больших и малых, сменяется за один гол. И масса незаметных на первый выгляд перемен происходит за это же время в каждой юной душе. Входящий в реальный, земной мир человек должем перементься, а приумножить добие цивилизацией до него. И как важно научить детей уважению, такту, бережному отношению и к новому и к старине.

«Несмотря на вею свою заивтость, — вспоминал о Ление Бонч-Бруевич, — Владимир Ильие обращая большое внимание на архитектурные древности Москвы и других городов. Так, когда белогвардейцы артиллерийским отнем разрушили Ярославль, он принимал самое горячее участие в восстановления этого старинного русского города. Была организована специальная комиссия, которая приводила Владимира Ильича в отчаяние своей медлительностью. Он хотел, чтобы во что бы то ни стало были восстановлены ярославские древние церкви, которые представляли собой памятинки нашего старинного зодчества».

Пнеатели призваны привлечь винмание мировой общественности к тем миллионам детей в разиых частях света, которые умирают от голода, ие имеют крова, которым не дают учиться. Еще немалю предстоит сделать, чтобы решить проблемы по борье с детской преступностью в странах капитала, чтобы юные граждане не влачили жалкое существование в «земной юдоли» надежеь из небесные «райские куши», которые сулят им все высключения религии. В этом смысле трудию переоценить возможности предовых детских писателей планеты, на каком бы языке

они ни писали.

## «РАСКРЫТ ПРЕД НАМИ МИР...»

a H

ак-то на просмотре фильма о дореволюционном прошлом Туркестана мой молодой сосед недовольно пронзнес:

— Зачем сгущены краски? Неужели так было? — Было, — ответил я ему, — только пострашнее...

Вспоминлось детство. Мальчинкой я попал в национальный вгасмбль, выступавший перед красноармейцами. Шла гражданская война. Ансамбль, часто с большими трудностями, передвигался по железной дороге. И в мой детский мир врезались, потрясли душу пепеляща, оставленные басмачами в Ферганской долние, дутовцами — под Актюбинском, англичанами в Закаспин.

Прошло не очень много времени, когда я понял, что даже эти рунны и разрушения, пожарнща и жертвы не шля ни в какое сравнение с тем, что оставили нам феодальный строй и колонизаимия, — омач, допотопный деревянный плуг, иншету, темноту, религнозный фанатизм. Царизм считал Туркестан сырьевым придатком империи. Самодержавию было выгодно укреплять крепостные стены, разделявшие декжан-узбеков и таджиков, туркмен, казахов, киргизов, кочевников-каракалиакцев и русских, сеять розиь, фействуя по принципу сързаделяй и властвуй».

Революция провозгласила другую национальную политику по отношению к угистенным прежде народам.

Когда перебираешь основные положения гениального ленинского решения національного вопроса, поражаешься его простоте, понятности и в то же время его глубокой диалектичности, всеохватности.

Здесь все учтено, все связано, сцейлено. Продуманы взаимоотношения национального и социального, суть соцналистической демократни, форма государственного правления, пути обогащения национального сознания интернациональным содержанием.

Осмыслівая опыт узбекской, да і всей советской міногонациональной литературы, можно заметить, как благотворно влияние партин на наиболее существенные процессы в развитии не только нацнональных литератур в целом — оно формирует каждуютворческую личность в отлельности, обогация ее духовно, нана правляя идейно, воспитывая нравственно. Об этом говорят творческие биографии талантливых мастеров узбекской литературы нового времени.

В своей автобнографической повести «Детство» узбекский пи-

сатель Айбек поставил важные вопросы формирования нравственного облика героя, его внутреннего роста, становления идеалов. Муса Ташмухамелов, родившийся в 1905 году и взявший впоследствии псевдоним Айбек-Лунный, получил первые скудные знания в муссульманьской школе.

«...Поклонившись, дедушка положил перед учителем узел

с лепешками, сунул мне в руку несколько монеток.

 Мясо этого мальчика — ваше, кости — наши. Делайте с ним, что хотите: учите, бейте, только сделайте грамотным. Пуеть хоть один грамотный будет в семье.

И каждый день стал удивительным.

Радость открытий оказалась ярче, сильнее всего, что наполняло жизнь: домашние невзгоды, озабоченность взрослых, палка учителя.

Вот заучена азбука, и можно из букв складывать слова.

Маленький Муса без запинки, не глядя на дошечку, произносит буквы. Учитель решает, что пора перейти к одному из учебников мусульманской школы.

Тогда завтра вместе с «Хафтияком» неси сдобных коржей

и рубль деньгами».

Но ни «Хафтияк», ни другие религнозные учебники не могли заглушить звонкие строки Машраба, Физули и особенно Алише-

ра Навои, поразившего будущего писателя.

В каждой строке произведений основоположника узбекской советской литературы, мыслителя и художника, талантливого композитора и педагога, выдающегося поэта и драматурга Хамзы Хаким-заде Ниязи (1889—1929) быется пламенное сердце мудреца, патриота, верного ленияца. Активный участник революционных событий, пламенный борец за новую жизнь, непримримый враг мракобесия, Хамза был и остается симводом несокрушимой воли и мужества, страстным певцом большевистской повады.

Я много писал о Хамзе статей, очерков. Написал пьесу «Хамза», киносценарий. Его удивительная жизнь — сама по себе бо-

гатейший источник для творческого вдохновения.

С малых лет Хамза видел страдания униженных и обездоленых, сталкивался с невежеством и бесправнем трудового люда. После окончания мектеба — начальной школы при мечети — отеи определыя его в медресе. Однажо сходастика и религиозный фанатизм не удовлетворили воношу, который самостоятельно изучал литературу и историю, философию и восточные языки, мадно читал творения Фирдоуси, Свади, Хафиза, Бедлли, Джами, Лутфи, Навои, Мукуми, Фурката... Будущий писатель восхищался великим культурным наследием народов Востока, чей творческий гений не погиб под кривыми саблями завоевателей, не увял под тнетом баев, помещиков, царских чиновиков.

Хамза-просветитель был страшен царскому правительству и местным угнетателям. Ишаны и улемы обвинили Хамзу в безбожии. Предлогом для этого обвинения послужила... его женитьба на русской девушке. Были закрыты организованные Хамзой

школы в Коканде и Маргилане.

В его творчестве проявился страстный протест против феодального гиста, против произвола власть имущих. Хамза подиял свой голос в защиту приниженной, задавленной шарнатом жепщины. Достаточно назвать его пьесу «Отравленная жизнь», написанную до революции.

Герония пьесы юная Марнамхон, упрятанная, как и другие женщины, в параиджу и чачваи, протестует, не хочет смириться с тем, что се продавот в рабство старику ишану, и принимает

яд.

Великий Октябрь открыл иовую страницу в творчестве Хамзы. Он работник просвещения и агитатор, руководитель драматической труппы, выступающей перед фронтовиками, и пламенный поэт-песениик, деятель музыкальной культуры, активиый борец за установление Советской власты.

Предлагаемый отрывок из романа «Хамза» рассказывает о приезде табиба — простого лекаря со своим маленьким сыном в своеобразную Мекку — старейший кишлак Шахимардан, рас-

положенный в живописном ущелье, на берегах реки.

В отрывке есть фраза: «Не мог знать Хаким-табиб в тот день, привел он сына именно туда, где его Хамаз будет убит». Эти события разыгрались лишь через 30 с лишим лет.

— Поеду в Шахимардан, — говорил больной туберкулезом Хамза перед отъездом из Ташкента, — там иужно проделать большую работу — очистить кишлак от шейхов и мулл... И мие

будет легче, может быть, поправлюсь...
В Шахимардане Хамза помог дехканам организовать артель, открыть читальню, клуб, красную чайхану. По его почину в кишлаке поставили памятинк Ленину, тем самым отметив пя-

тую годовщину со дня смерти вождя.

Вечером 18 марта 1929 года толпа религнозных фанатиков, направляемая шейхами, учниила над Хамзой чудовищиый самосуд.

Фанатики ислама, буржуазные националисты расправились с человеком, которому партия и Советское правительство перво-

му присвоили почетное звание народного поэта.

Хамза был и навечно остался подлинио народным поэтом, певцом дум, чаяний, тревог, радостей народных.

Народу славные победы суждены. —

Теперь учиться мы старательно должны...

Учитесь грамоте, ловите

знанья свет. Раскрыт пред нами мир,

в котором рабства нет.



небу.

Двести пятьдесят три ступени.

Двести пятьдесят три шага вверх по склону священной горы Букан. И вот наконец она перед вами — гробница святого

— Али. Мавзолей-усыпальница святого Али-Шахимардана.

Последнее пристанище святого Али, сподвижника пророка Мухаммеда.

Место успокоения Али-Шахимардана.

Священный мазар.

О мусульманин! Беда привела тебя к святому Али, большая беда...

Ты слеп от рождения...

Горбат, хром, парализован.

Тебя принесли сюда на носилках... Или ты сам принес на себе своего отца или мать...

Привел за руку больное дитя свое....

Твоя жена не рожает, а ты хочешь иметь сына или дочь...

Твои дети умирают грудными один за другим, один за

О мусульманин!

Кем бы ты ни был, ты пришел к святому Али за помощью и состраданием, ты просишь у гробницы милости для себя, ты верищь, что священный мазар пошлет исцеление твоим близким.

И поэтому медленно поднимаешься к небу, укрепляя словами молитвы свою веру.

Двести пятьдесят три ступени, спотыкаясь и тяжело дыша, шепча молитву.

Двести пятьдесят три шага вверх по склону священной горы Букан после долгой, многодневной дороги через пустыни и степи, шепча молитву.

Слизывая соленый пот с губ, шепча молитву.

Шепча молитву, шепча молитву...

Никто не знал, когда она появилась здесь.

Она взялась ниоткуда.

Скала над рекой была пустынна.

Всегда.

Печальный утес одиноко чернел на фоне высокого горного неба.

Река выбегала из-под камней.

Река вытекала из тысячелетий.

Но скала над рекой была пустынна.

Всегда.

Потом на вершине утеса стали замечать груду камней, похожую на небольшую пирамиду.

Кто первым увидел ее - осталось неизвестным.

Возник слух: в ущелье горной рекн Шахимардан на вершине печальной скалы похоронен паломник из Мекки.

Никто не знал о нем ничего — ни роду его, ни племени.

Никто не посмел проверить могилу.

Никто не решался прикоснуться к загадочным камням, укрывшим собой останки побывавшего в Мекке.

Нарушить его покой.

Прервать святой сон.

Тайна обрастала подробностями, время добавляло к ней новые страницы и главы.

Безвестного покойника возвели в ранг страдальца и мученика, несуществующая жизнь его наполнялась великими деяниями.

Тайна увеличивалась, сгущалась, раздвигала свои пределы.
Но тайна требует разгадки.

И родилась легенда.

Передаваемая из уст в уста, из десятилетия в десятилетие, она постепенно возвысилась до уровня божественного откровения и окончательно сложилась к началу прошлого века.

Легенда гласила: нет, не паломник нз Мекки похоронен

в ущелье Шахимардана.

Там, на вершине одинокого утеса, поконтся под каменной пирамидой прах святого Алн, сподвижника пророка Мухаммеда. "В легенду поверили сразу.

Ее жлали.

Она разрешила сомнения и все поставила на свои места только божественный промысел мог перенести на вершину скалы прах святого Али.

Только неведомые силы могли воздвигнуть на утесе каменную пирамиду.

Так утвердилась она - гробница на скале.

Усерднем и стараниями верующих и мусульманского духовитела Коканда и Маргилана над каменной пирамидой было сооружено деревянное строение — мазар.

Так была явлена миру усыпальница святого Али — одна из главных мусульманских святынь Средней Азии прошлого века.

Так возник мавзолей Алн-Шахимардана.

Он много раз перестраивался и обновлялся, обрастая новыми стенами, кровлей, пристройками.

Свой окончательный вид мазар приобрел в конце прошлого века — к началу нашего повествования.

И сейчас, в начале нашего повествования, мы вндим его та-

ким, каким он был тогда — в конце прошлого века.

Прямоугольное деревянное строение высотой около тридцати метров, напоминающее своими очертаниями классическую мечеть.

Мечеть без минарета.

Входная передняя часть мазара украшена традиционной мусульманской резьбой и инкрустированными изречениями из рана.

Внизу, у подножня скалы, на которой стояла гробница, лепнлись домншки кишлака Шахимардан, возникшего здесь одно-

временно с рождением легенды.

Иногда по ночам до слуха жителей книплака будго доносился с вершины скалы чей-то протяжный и жалобный голос, слооно кто-то неведомый, неземной и далекий оплакнаа с неба лелегкую и туманную судьбу праха двоюродного брата пророка Мухаммеда.

Двести пятьдесят три ступени позади...

На пыльной площадке перед мазаром, вытоптанной ногами дектков тысяч верующих, подинмавшихся сода за милостямн святого Аля в разные годы, почтительно согобенные спины в полосатых халатах. Молитвенно опущены виня чальни бороды. Отдельно, в стороне, как прокаженияе, стоят женщины, инца и фигуры их скрыты от взоров посторонних длинными паранджами, похожими на широкие грубые колья из темного дерева.

Все неподвижны и молчаливы. Все ждут высокой минуты на-

чала божественного откровения.

С громким натруженным скрипом медленно открываются тяжелые створки ворот гробницы. Никого нет. Только из темной глубины усыпальницы звучит громкий, надрывный, леденящий душу гортанный голос хафиза — чтеца Корана, повествующего

мусульманам о деяннях и подвигах святого Алн.

Голос хафнза дрожит и рыдает в таниственном сумраке гробницы. Чтец близок к нетерике, он кричит, он обливается невыдимыми слезами, рассказывая о страданиях и мучениях святого-Али, принятых за веру. И уже кажется, что это не земной человек читает священную книгу, а сам Али, святой Али-Шахимардан спустился с неба, чтобы поведать правоверным о своей возышенной жизин, проведенной в молитвах и бдениях о счастье других людей.

Хафиз умолкает внезапно, словно кто-то резко обрывает властной рукой натянутую до предела струну его произительного

голоса.

Долгая пауза. Только эхо рыданий чтеца — строки Корана — глухо повторяют ущелье и горы.

Долгая пауза.

И вот наконец из темной глубины гробинцы медленно выходивысокий стройный человек лет пятидесяти в огромной белосиежной чалме, напоминающей величественную снежную вершину, в строгом чериом камзоле, поверх которого надет шелковый халат — чапан.

Одной рукой человек опирается на тяжелый массивный посох, осыпанный драгоценными камиями, другой — перебирает висящие на поясе янтарные четки. Лучезарно, до боли в глазах, сверкают изумрудами и сапфирами перстии на пальцах руки, пе-

ребирающей четки.

Человек прекрасен, великолепен, ослепителен. В черной как смоль бороде серебрятся благородные седины, орлиный нос и могучие кустистые брово укращают мужественное чело. Угли крупных глаз пылают непотухающим пламенем веры. Жарким горением духа, испепеляющим все мелкие земные страсти, охвачен лик человека.

Это Миян Кудрат — глава религиозных шейхов Шахимар-

дана, наследный смотритель гробницы.

Высшее духовное лицо Коканда и Маргилана.

Местоблюститель мавзолея-усыпальницы. Хранитель и оберегатель мусульманской святыии.

Отец его, достопочтимый Ак-ишан, первый в летописи гробницы религиозный шейх Шахимардана, далекие предки которого, по преданию, состояли в родстве с двоюродным братом Мухаммеда, многое сделал для славы святого места. Немалые личные средства потратил Ак-ишан, умножая посмертные богатства святого Али.

Тысячи батманов вакуфной земли (наподобие церковных угодий при католических и православных монастырях) принад-

лежат сейчас гробиице.

Триста семей дехкаи-чайрикеров из окрестиых кишлаков (их можно было бы назвать монастырскими крестьянами) приписаны к вакуфным землям и обязаны обрабатывать их — пахать, сеять, собирать урожан пшеницы, кукурузы, винограда.

Всю жизнь, йе щадя себя, заботился Ак-ишаи о том, чтобы распространить власть свитого Али на многочисленные стада овец и крупного рогатого скота, на сотин верблюдов, на многие табуны лошадей. Несколько тысяч вооруженных человек мог посадить на коней первый шейх Шахимардана, чтобы, встав во главе их, защитить гробинцу от угрозы нападения неверных.

Заслуги высокочтимого Ак-ишана перед святыней ие остались иеоценениыми. В результате своей доблестиой и праведной

жизии ои был причислен к лику святых.

Наследственное право быть смотрителем, хранителем и оберегателем усыпальницы-мавзолея, как и всю полиоту духовной власти над мусульманами Коканда и Маргилана, как и место главы религиозных шейхов при гробнице, Ак-ишан передал своему сыпу, Мияну Кудрату, завещав ему и дальше приумножать во славу Аллаха стада и земли сподвижника пророка Мухаммеда.

Медленно, степенно, держась очень прямо, обходит Мияй Кудрат площадку перед мазаром. Движения его плавынь, значительны, польны достоинства, подобающего высокому сану, огромная белоснежная чалма величественно плывет над сгорбленным полосатыми спинами склонившихся перед духовным пастырем верующих. Большие черные глаза шейха внимательно оглядывают пришедших к святому Али паломинков. Все ли почтительны и смиренны? Все ли укрогили земные свои страсти, прежде чем предстать перед всевышний? Не оскорбит ли чьянибудь держая гордость праха святого Али?

Из темной глубины гробницы выходят еще два человека. Одеты они не менее красиво и пышно, чем местоблюститель усыпальницы. — каждый в такой же белой чалме, в суконном

камзоле и халате — чапане.

Это родственники Мияна Кудрата — тоже шейхи гробницы, не имеющие, правда, столь громких титулов, как их старший двоюродный брат, но отнюдь не отстающие от него в своих усилиях по умножению имущества и славы святого Али, — шейх Исмали Хурумбай и шейх Бузрук Ходжа.

В двух ійагах за ними, держа в вытянутых на уровне глаз руках священную книгу, следует деревянной походкой хафиз. И как только почтенные шейхі подходят к первым паломникам, хафиз громким, гортанным и плачущим голосом возобиовляет чтенне притчи о жиззин и замечательных деяниях святого

Али.

Замыкает вышедшую из гробинцы процессию самый молодой шейх Шахимардан и самый дальний родственник смотрителя мавзолея Исмаил Махсум. По своему возрасту и положению он еще не заслужил у Аллаха такого богатого облачения, как старшие шейхи, но заго даже простая одежда не может скрыть фильческой силы шейхи Махсума — широты его плеч и груди, мускулистости шен и рук. Тажёловато, но уверенно ідет он сзаци, как бы прикрывая шествие шейхо от веся неожиданностей и случайностей, которые могут уронить достоинство и святость усыпальнийы.

Вернувшись к воротам мазара, шейх Миян Кудрат останавливается, закрывает глаза, шепет слова монтвы, сопровождая их ритуальными движениями рук. Хафиз, не умолкая ни на секунду, продолжает свое громкое чтение. Шейх Хурумбай, шейх Бузору к шейх Махсум, обступив главного шейх а с трех сторон.

почтительно склоняются перед ним,

Неожиданно шейх Миян Кудрат резко выбрасывает вперед

и вверх рукн. Хафиз умолкает.

 Куф-суф! Куф-суф! Куф-суф! — резко выкрикнвает смотритель гробницы рнтуальное заклинанне, которое должно оградить прах Алн-Шахимардана от козней шайтана и злых духов. — Куф-ф-суф-ф!! Куф-ф-суф-ф!!!

Вступнтельная часть божественного откровения закончена. Злые духи отогнаны. Паломники робко приближаются к воро-

там мазара.

 Лик времени плох! — печальным, дрожащим, проникновенным голосом обращается Мнян Кудрат к народу. — Вглядитесь в него, мусульмане! Что увидите вы?.. Близко светопреставленне!. Плачьте, мусульмане!

Он словно гипнотизирует своими огромными, жаркими черним зрачками гожних вокруг него людей — у многих на глазах показались слезы. Но первыми и громче всех заплакалія шейхи Бузрук и Хурумбай. Рыдания их искрении и чистосердечны конец света отнимает у них возможность бескорьстно и праведно, не щаля себя, служить святому Али, увеличнвать его славу и земли, его отары овец и табуны лошадей.

Грусть о близком светопреставлении наполняет скорбью липо и самого Мияна Кудрата — он смахивает со щеки слезу. И, в точности повторяя его движение, утрюмо вытирает скупую слезу и шейх Махсум, котя ему, молодому и мужественному, должия быть присуща особая твердость духа и стойкость

перед испытаниями судьбы.

Всеобщим плачем охвачена площадка перед мазаром слышны приглушенные стоны, громкне всхлнпывання, Рыдающий голос чтеца — хафнза рвет сердца верующих на части.

— Но велик Аллак!! — громоподобно, словно неожиданно прозрев, восклицает вдруг шейк Мнян Кудрат, покрывая внезапной мощью своего голоса все звуки! — Бесконечна его власть, неиссякаема его сыла! Он отведет все наши беды, он защитит нас, сели ми только будем достойны его!

Тишниа, полная тишниа воцаряется перед мазаром.

Дело отважного — всегда терпенне! — страстно продолжает Мнян Кудрат. — Все помыслы отважного о светопреставленни! Он думает только о всевышнем! Только о всевышнем ду-

мает он, молясь денно и нощно!..

Все лица в немом молитвенном бдении обращены в сторону говорящего. Главный шейх гробинцы владеет сейчас душами всех склонившихся перед священным мазаром мусульман. Да и как же может быть иначе! Ведь только он, Миян Кудрат, только он один знает сейчас, как можно заслужить милость Аллаха и отдалить конец света. Только он, Миян Кудрат, хранитель н оберегатель пража святого Али, в силу своей наследственной личной святости и особой родственной близости к духу дворородного брата прророка Мухаммейа может позаботиться сейчас о пришедших к святому Али мусульманах, только он одии может спасти всех и даровать всем спасение и избавление от бед и

иесчастий.

— Если кто-июудь причинит тебе вред, — напористо продолжал вещать Миян Кудрат, — если он ударит тебя помом, сделай ему хорошее, обними его!.. Всегда, когда тебе делают плохое, отвечай только хорошим!.. Делай хорошее, делай хорошее, всегда и везде делай только хорошее!. И тогда всевышний придет тебе на помощь, тогда он спасет тебя, излечит твои раны и утолит твою боль, тогда он изполнит твое сердце радостью!..

В тот день в толпе паломинков, пришедших просить милости жаркого Али, стоял перед священиым мазаром и иби Ямии Абджадхон, известный в Кокаиде под именем Хаким-табиб, Хаким-

лекарь.

Виимая иеземному голосу Мияна Кудрата, взывая сам к великодушию и щедрости Аллаха, иби Ямии, как ему ии хотелось делать это во время общения с божеством, тем не менее думал в ту минуту прежде всего о своих житейских, земных де-

лах - о доме, жене, дочери, сыне...

Нет, не надо было Хакиму-лекарю слишком пристально вглядываться в лик времени, чтобы уксинть для себя его смысл. Лик времени действительно был плох и неясеи для иби Ямина. Дела табибские шли неважно — люди редко приходили лечиться, уповая в своих болечиях больше и а милосердие Аллаха, чем на его, Хакима, лекарское искусство. Заработок становился все скуднее и скудиее, а хлопот прибавлялось все больше и больше. Подрастали дети, и иадо было думать о том, как устраивать их в будущем — дочери присматривать жениха, сына определять в учение.

Собственно говоря, именио заботы о сыне и привели иби Ями-

иа сегодия сюда, в Шахимардаи.

Сыи стоял рядом с ним, отец крепко держал его за руку. Мальчику шел восьмой год.

Имя его было Хамза...

Далекий путь проделал Хаким-табиб к усыпальнице святого Али. Спачала ехали поездом из Кокаида до Маргилана. Потом на большой повозке от Маргилана до Вадила — одного из самых больших и богатых кишлаков на юге Ферганской долины. Здесь задержались на целый день, проведя его на тесном, очень оживлениюм базаре, бродя между торговыми рядами и аркухэтажными лавкаими-магазинчиками. Переночевав в каравансарае, утром отправились дальше на маленькой арбе по берегу реки — сав Шахимардан. И там, где сай белопенным потоком с шумом вырыванся из ущелья, слезли с арбы, расплатились возинцей и двинулись в горы пешком, как этого и требовал обычай от паломинков, диуших к святому Али.

Ущелье Шахимардана то раздвигалось в обе стороны небольшими зелеными полями и пестрыми фруктовыми садами, в которых стояли пряземистые желтые глинобитные домики местных жителей — киргизов, то превращалось в узкий, темный и мрачный коридор, грохочущий камиями по дну бурной реки. Нал головой эловеще нависали выступы белых скал, отполярованимы верерами и временем, похожие на голые оскалениме человеческие черепа. (Когда становилось особенно страшию, Хамая прижимался к отцу, и Хаким, обияя мальчика, успоканвал его, гладя рукой по плечу.) Иногда попадались огромные каменные глабы, напоминающие издаля диких зверей — львов, тигров, медведей, волков. Изломанные очертания дальних отрогов на горизонте вдруг превращались в шеренги каких-то косматых чуловин — злых дивов и дъяволов, которые, будто взявшись за руки, бещено и деподвижно плясали в своем окаменелом не-истовстве, вытягиваясь нескончаемыми хороводами за край неба.

Уже к вечеру с трудом дотащились до первых домов киплажа Шахимардан, прилепившегося, к подножню горы Букан, на вершине-которой покомлся прах святого. Али, Дальше дороги не было. Дальше стояли необитаемые хребты. По их обрывистым слонам вилась одна-сринственияя, еле приметная среди скал тропа. Рассказывали, что, по этой почти непроходимой троцинке некоторым смедъчкам удавалось добираться до Афганистана.

екоторым смельчакам удавалось дооираться до Афганистана. Спать без ужина легли во дворе чайханы — не хотелось ни

есть, ни пить.

А с рассветом начали медленио подниматься на вершину удеса. Двести пятьдесят три ступени. Двести пятьдесят три шага вверх, к небу.

И вот теперь они оба, Хаким-табиб и Хамза, отец и сын, стояли в толпе паломников перед воротами усыпальницы стоя движника пророка Мухаммела, слушая почуения Мияла Кулра-

та и гортанное чтение хафиза.

В далекий путь из родного города до Шакимардана иби Ямин взял с собой сына отнюдь не случайно. Далькам эта дорга была намечена лекарем из Коканда давно. С четырех лет отращивал маленький Хамза ритуальную косичку на голове в честь святого Али. За этот первый в его жизни подвиг во славу мусульманской религии святой Али, как сказал отец, всегда будет защищать лекарского сына от веся наговоров и наветов, всегда будет изгонять с его жизиемного пути всех дьяволов и злых дивов.

Семь лет назад, слава Аллаху за то, ито получил от него в подарок сына, ной Имин дал себе зарок — воспитать мальчика в истино мусульманском дуке. И сейчас здесь, у ворот священного мазара, дожен был произойти один из главных обрядь. В Принеся соответствующие пожертвования, лекарь Хаким хотел просить шейха Мияна Кудрата — смотрителя гробинцы, хранителя и оберетателя святости духа двоюродного брата пророка Мухаммеда — срезать с головы сына ритуальную косчичу.

И тем самым как бы получить от гробницы благословение судьбы сына на всю его дальнейшую жизнь. Навсегда связато с именем святого Али, сделать его покровителем, укрепить будущее сына силою духа и святостью праха Али-Шахимардана.

Так все оно и получилось, как это задумывал и намечал в конце прошлого века в день своего прихода к священному ма-

зару лекарь из Коканда ибн Ямин Абджадхон.

Судьба сына его Хамзы оказалась навсегда связанной с гробницей Али-Шахимардана.

Так все оно и получилось.

Как думал об этом в тот день Хаким-табиб.

Словно он обладал чудодейственной силой предвидения судьбы своего сына.

И в то же время все получилось совсем не так, совсем не так...

Не мог знать лекарь Хаким, что в тот день он своею соб-

ственной рукой привел сына к месту его будущей гибели.

Не мог знать Хаким-табиб в тот день, что привел он сына

именно туда, где его Хамза будет убит. Убит по приказанию Мияна Кудрата...

— Делай хорошее, делай корошее, делай только хорошее! наставлял слушавших его мусульман шейх Миян Кудрат. и тогда всевышний не оставит тебе своим милосердием! Тогда он утолит твою боль и излечит твои раны! Тогда он наполнит серфас твое радостью!

Плакали от полноты религиозных чувств мусульмане, стояв-

шие перед священным мазаром вокруг шейха.

Глотал слезы лекарь из Коканда ибн Ямин Абджадхон, крепко держа за руку сына, перебирая в памяти свои житейские

дела, хлопоты и невзгоды.

А маленький Хамза, заглядевшись на Мияна Кудрата, словно ничего и не замечал вокруг. Высокий чернобородый человек в огромной белой чалме, со сверкающим посохом полностью завладел его вниманием. Этот загадочный и необычный человек с лучезарным лицом и слепящими глаза камиями на руках был похож сразу на всех мудрецов и волшебников из тех сказок, которые часто рассказывал отец. Это была ожившая сказка.

Своими таинственными движениями, своим постоянно меняющимся голосом — то сердитым и громким, то тихим и ласковым — смотритель гробинцы завораживал мальчика, вызывая у него какое-то несобыкновенно теплое отношение к себе. Он нравился Хамае все больше и больше. И этот человек, призывающий всех делать только хорошее, и должен был срезать у него ритуальную косичку. Значит, он не эря отращивал ее, не эря так долго и терпеливо ждал этого дин. Человек в большой белой чалме срежет косичку для святого Али.. А может быть, он сам и есть святой Али, оживший и вышесциий и зсвоей усыпальницы, чтобы встретить его, Хамзу, чтобы познакомиться с ним и подру-

житься, чтобы стать его покровителем?

Нег, это, конечно, не святой Али. Двоюродный брат пророжа Мухаммеда умер очень давно. Об этом часто рассказывал отец. А этот красивый и стройный человек со своими горящими черповек просто самый главный волшебник здесь. Он все сделает так, как это сделал бы сам святой Али, — возымет косичку и прогонит элых духов. Этот хороший и добрый человек станет для него самым лучшим другом на всю жизнь. И тогда ему не нужно будет викото бояться, тогда все будут любить его, потому что 
увидят — он, Хамза, оказался послушным сыном, он соблюдал 
все правила, которые просил выполнять отец.

Обуреваемый этими возвышенными и, может быть, даже слишком сложными для детской души переживаниями и как бы желая поделиться ими с отцом, Хамза доверчиво прижался щекой к халату Хакима-лекаря чуть ниже его пояса и посмотрел

на отца снизу вверх.

По лицу ибн Ямина текли слезы. Он целиком, весь без остатка, был сейчас во власти голоса и слов Мияна Кудрата.

Хамза всхлипнул.

— Ты тоже плачешь, сынок? — улыбнулся сквозь слезы и наклонился к сыну Хаким-табиб, радуясь отзывчивости мальчика религиозному чувству и его непосредственной, живой воспримичивости всей возвышенной атмосферы общения людей с духом святого Али. — Это очень хорошо, очень хорощо. Иди, сынок, иди и поклонись святому шейху, отдай ему свойми руками дары — пожертвования для гробницы. Иди и удостойся его высокого благословения...

И он протянул Хамзе мешочек — кисет с серебряными монетами.

Мальчик взял из рук отца кисет и сделал несколько шагов

вперед.
— Иди, сынок, иди и не бойся! — шептал сзади лекарь Хаким. — Делушка Миян любит тебя!

Хамза подошел к шейху и неожиданно для самого себя

опустился перед ним на колени.

 Поцелуй землю у его нот! — крикнул сыну Хаким-табиб. Маленький Хамаа прижался губами к земле около мягких лакированных сапот шейха, потом поднял голову и, все так же стоя на коленях, протянул смотрителю гробницы мешочек с серебром.

Шейх Исмаил Махсум, выйдя из-за спины Мияна Кудрата, принял дары и спрятал кисет в карман своего халата. Потом он подал главному шейху небольшой металлический поднос, на ко-

тором лежал ритуальный кинжал.

— Хвала тебе, сынок, — строго глядя на Хамзу сверху внизбольшими черными глазами, сказал Миян Кудрат. — Да поддержит тебя престол всевышнего, да укрепит он твой стан!.. Аллах акбар! Велик Аллах!.. Да будет святой Али-Шахимардан вечным спутником твоей достойной жизин! Да благословит святой Али твою судьбу своим прахом и духом!

Левой рукой приподнял Миян Кудрат и слегка натянул ко-

сичку над тонкой мальчишеской шеей...

Сверкнул в правой руке шейха нож над головой Хамзы.

Свершилось!

Косічка — знак верности и преданности святому Али — отделилась от головы мальчика и упала на металлический поднос. Али-Шахимардан, взяв себе волосы и душу Хамзы, простер над его судьбой отныне и до скончания его жизни свое святое благостовенне.

Свершилось!!

Теперь уже не капли, а потоки счастливых слез ручьями текли по шекам ибн Ямина.

Свершилось!

«О Али! — молитаенно и благодарно сложив ладони, шептал лек р. Хакім. — Да будет крепок стан сына моего Хамзы! Да сохранится его вера от наговоров шайтана! Да продлятся во славу Аллаха дин мои до той поры, когда взойдет на небезаезда моего сына!»

Хамза не помнил, как он снова очутился возле отца. Он опять ничего не слышал и не видел из того, что происходило вокруг. Он только ощущал в ногах и в груди какую-то необыкновенную легкость. Что-то очень тяжелое и очень трудное, стесиявшее душу мальчика долгим ожиданнем, осталось позади. Теперь пришло освобождение, и Хамза, будучи не в силах сдержать охватившей его радости, снова примался шекой к отцовскому халату, от которого так хорошо и знакомо пахло далеким родным домом.

Да, приобшение к духу и праху Али-Шахимардана состоялось, все обошлось как нельзя лучше, и в то же время что-то неловкое и стыдное продолжало смущать мальчика. Ему было не-

удобно от того, что столько людей смотрели на него.

Пойдем вниз, — тихо сказал он отцу.

 Нет, этого делать не следует, — тоже тихо ответия Хаким. — Нельяя сразу уходить от Али, получиве его благословение. Сейчас милости святого будут дарованы другим. Смотри и молись за них, как и они молились за тебя, когда Али осения твое посвящение своим милосердием.

Несколько фигур, занавешенных черными паранджами, отделились от общей женской группы. Напряженно, словно нехотя приблизившись к Мияну Кудрату, женщины торопливо сложили свои приношения у его ног и быстро вернулись назал.

Шейх Махсум, сильный и ловкий, сноровисто присел перед

пожертвованиями, быстро связал их в один общий узел и унес в темиую глубину усыпальницы.

Оберегатель гробинцы резко вскинул вверх руки, раскрыл

небу ладони.

— Безгранична доброта престола всевышиего к Шахимардану! — запел Мияи Кудрат. — Негасимы лучи его сердца, освашающие пристанище Али!. Чтобы еще более возвысить силу и славу святого места, Аллах подарил чудодействениюе свойство вот этому дереву!

И Мини Кудрат вытанул руку в стороиу развесистой чинары, росшей чуть сбоку от мазара, которую некогда, много-много лет назад, выкопав в долине, привез на арбе синзу и посадил здесь

его отец, достопочтенный Ак-ишан.

— Жеищины!! — громким голосом, вмушающим веру в исполнение всех тайных молитв и заветиых женских чаяний, прокричал главивий шейх. — Те из вас, кто слабы чревом, но жаждут иметь детей, подойдите к священному дереву и обинмите его! Оставьте на его ветках символь ващей беды и знаки своей благодарности всевышнему! И чинара поделится с вами склой своих ветвей и соком своего плодородия! Она наполнит ваще чрево будущей жизиью на радость вашим родным и близким, во умножение беспримериой славы и небывалой силы престола всевышнего!

Женщины заспешили к чинаре. Сиачала они вешали на ветки цветиме лоскутки, отрывая их от своей одежды, потом привязывали — каждая к своей ветке — еще мешочек с монетами, ме считая положенного раньше к иогам смотрителя гробициы. Посатого каждая обинала двумя руками ствол дерева, припадала к нему и, отбросив на секуиду паранджу, прижималась лицом к стволу, шепча молитвы, вытирая слезы, и, поцеловав напоследок чинару, отходила в сторому, уступая место следующей

бесплодиой.

Так продолжалось довольно долго — женщины поочередными группами подходили сначала к шейху, потом к дереву и возвращались обратно, туда, где они неподвижно стояли до начала обжественного откровения, похожие на забор из черных досок, крывающий их лица и фигуры, каждая — привязаниая к своей доске, каждая — траурно перечеркнутая паранджой сверху винз, каждая — словно притвождениая паранджой к земле ударом, какой-то неизбежной и непресдолимой силы.

Когда паломинчество женщин закончилось, к чинаре приблизились шейх Исмаил Хурумбай и шейх Бузрук Ходжа. В четыре руки, как опытные сборщики хлопка, сиимали оии с веток ме-

шочки с серебром, складывая их к себе за пазуху.

Шейхи и правда были похожи в ту минуту на трудолюбивых дежкаи на хлопковом поле: коробочку — кисет с деньгами — они аккуратио срывали, а цветные лоскутки — листья коробочек — оставляли неповрежденными. И делали все это обенми руками, как очень опытные и умелые сборщики хлопка.

Хамза, успокоившийся и затихший, стоял около отца, молча наблюдая за всем происходящим. Ему были непонятны слова смотрителя усыпальницы, обращенные к женщинам, а действия их возле чинары неведомы. Его интересовало только одно зачем надо привязывать мешочки с пожертвованиями к веткам, если их все равно тут же снимают? Не проще ли было бы сразу отдавать деньги шейхам? Он даже хотел спросить об этом у отца, но Хаким-табиб, закрывший глаза и что-то быстро шептавший, был, по-видимому, сиова погружен в благодарственную молитву, и Хамза, зная, что отец не любит, когда кто-нибудь, даже самые близкие, прерывают его разговор с Аллахом, оставил свой вопрос при себе.

Ему было уже скучно стоять здесь, перед мазаром, без всякого дела. Он устал от подъема на гору - ступени, вырублениые в скале, были рассчитаны по своей высоте на взрослых, он хотел спать - ночью во дворе чайханы они спали прямо на земле и совсем мало. Одним словом, требовалось изменить обстановку - спуститься вниз и там подвигаться, походить, попрыгать, а может быть, несмотря на торжественность только что пережитых минут, даже иемного побегать и побросать ка-

Но тут перед священным мазаром произошло событие, которое вошло в душу мальчика и запомиилось на долгие годы гораздо сильнее, чем приобщение к духу святого Али-Шахимардана.

Два человека проиесли через расступившуюся толпу носилки, на которых, скорчившись, неподвижно лежал на боку чело-

век, покрытый цветастой накидкой.

За носилками шел высокий худой старик лет семидесяти с кизиловым посохом в руке. По одежде это, несомиенио, был мусульманин, но смуглое скуластое лицо его выдавало уроженца очень далекой местности. Все манеры и повадки старика говорили о том, что он не принадлежит к разряду простых людей. Было что-то независимое в его походке. Это был гордый, уверенный в себе человек. Глаза его смотрели прямо и твердо ни теми смирения и обычной униженной почтительности не было в них. И в то же время в глазах незнакомца угадывались какая-то затаенная тоска, усталость, надломленность, какое-то тщательно скрываемое отчаяние. Он шел, тяжело опираясь на посох: подъем в гору, очевидно, стоил ему немалых усилий. Старик был на пределе своих физических возможностей, хотя и старался не показывать этого.

Носилки опустили на землю перед Мияном Кудратом, Старик отвесил смотрителю усыпальницы низкий, подобающий ду-

ховному сану поклои.

Миян Кудрат пристально, молча, изучающе смотрел на при-

шельца. По обеим сторонам от него уже встали родственники шейхи Бузрук и Хурумбай. Из гробницы торопливо вышел шейх

Махсум и присоединился к старшим шейхам.

 Да возвеличит вас всевышний, мой князы! — с торжественным достоинством обратился к Мияну Кудрату старик. -Па воздаст он должное вашей святости и учености! Да вознаградит вас Аллах за вашу заботу о больных и убогих людях!

Пришелен говорил напряженно, скованно, пытаясь унять и

смирить свою врожденную независимость и гордость.

Святой Миян Кудрат, не отвечая, в упор сверлил незнакомна жарким огнем своих больших черных зрачков.

- Во многих землях и странах известно ваше великое искусство исцелять самые тяжелые человеческие недуги, - продолжал старик. — Ваща слава идет по земле, опережая эхо ваших шагов...
- Вы преувеличиваете, почтенный, холодно оборвал старика Миян Кудрат, — я не лекарь. Я только повергаю к праху Али-Шахимардана молитвы правоверных. Дух святого Али испеляет тех, кого он находит достойными этого.

Нет. нет! — вытянув вперед ладонь, быстро заговорил не-

знакомец. — Не уменьшайте моей надежды...

Неожиданно с ним произошло что-то странное. Голос его дрогнул. Он вдруг как-то обмяк и надломился. Из старика словно вынули стержень. И ничего не осталось от той самостоятельности и уверенности, с которыми он ступил на площадку перед мазаром. Сгорбленный и поникший, стоял перед главным шейхом старый, уставший, близкий к отчаянию человек.

Я принес к вам моего сына, — поникшим голосом сказал

старик и показал на носилки.

(Вглядевшись, Хамза увидел, что на носилках лежит мальчик, может быть, всего лишь на несколько лет старше его самого.)

- Это мое единственное дитя, проникновенно и горько продолжал старик. - Неизвестная миру болезнь вот уже несколько лет истязает его - он не может стоять на ногах. Я побывал с ним во многих местах. Медицина бессильна. Остается последняя надежда - милосердие святого Али...
  - Как ваше имя? строго спросил Миян Кудрат.
  - Мебува.
  - Кто вы?
  - Торговец.
- Пророк Мухаммед всегда хорошо относился к торговле, назидательно сказал главный шейх гробницы, -- считая ее одним из самых достойных занятий для мусульманина.
- Старик выпрямился. В глазах его снова засветились гордость и независимость. Он опустил руку в карман и достал большой желтый кошелек.

Шейх Махсум привычно вышел вперед, чтобы принять по-

жертвование, но смотритель гробницы движением руки остаиовил джигита, сам взял кошелек и открыл его.

 Не миого ли здесь? — прищурился Миян Кудрат. — Вы слишком щедры...

— Жизиь сына для меня бесцениа, — твердо сказал Мебува. — а милосердие святого Али неоценимо.

Достойный ответ, почтенный Мебува, — согласился смот-

ритель и передал кошелек Махсуму.

Медленно подойда к лежащему из носилках мальчику, главный шейх долго смотрел из больного. Потом откинул цветастую накидку и начал щупать скрюченные ноги, тело, руки, плечи. Положил руку из лоб.

У него жар, — сразу определил шейх.

 Да, да, ои держится вот уже иесколько месяцев, — поспешио подтвердил Мебува.

Вы упустили время, — выпрямился Мияи Кудрат, — бо-

лезиь задела суставы, а жар ослабил сердце.

Лицо оберегателя усыпальницы было равнодушио, непроницаемо. Весь его вид говорил о том, что старик сам виноват в тяжелом состоянин своего сына.

— Но есть надежда, — начал Миян Кудрат, — что святой

 Но есть иадежда, — начал Миян Кудрат, — что святой Али...

Мебува рухиул на колеин,

- Я умоляю вас, великий человек! жалобио взмолился старик. Спасите моего сыиа!.. Я ие пожалею ничего, чтобы возблагодарить севтого Али-Шахимардана.
   Нужно сильное средство, холодно произнес главный
- шейх, очень сильное, чтобы встряхиуть весь организм вашего сына.
- Я согласен, я согласен на все, горестно закивал головой Мебува.

Смотритель гробницы подозвал к себе шейха Махсума.

— Где дервиши?

 Божьи люди сидят там, за мазаром, — показал рукой Махсум. — Они вкушают пищу, которую инспослал им святой Али.

Позови их.

Чем больше всматривался Хамза в лежащего на носилках большого мальчика, тем сильиее охватывала его сердце жалость к иему. Но еще больше жалес по старика отца, стоявшего на коленях перед иосилками. Мебува был самым старым человеком на плошадкае перед мазаром. Но вместо того чтобы принимать на склоне лет заботу и внимание от сына, иаслаждаться его послушанием и почтительностью, старик вынуждей был возить больного по городам в поисках излечения. Если даже ему, Хамзе, было так тяжело карабкаться сюда, на гору, то каково же

было подниматься по этим высоким ступеням старому Мебуве? Да еще следить за носильщиками, чтобы аккуратно несли сына,

не причиняя ему лишних страданий на крутом подъеме.

Хамма посмотрел вниз, в долину реки. Как красиво было вокруг! Как ярко и приветливо светило солице, серебря снежень верхушки гор! Как весело и молодо зеленели вдали луга, покрытые цветастой накидкой тольпанов и молов! Как таниственно и загадочно плыло на фоне черных скал белое облако, похожее на большого лебедя или скорее на сказочный ковер-самолет, на котором легали водшебники из «Тысячи и одлюй почи»!

А больной мальчик на носилках не видит ничего этого, потому того он не может даже приподиять голову. И старик Мебува тоже не видит, потому что глаза его залиты слезами.

Почему же должны мучиться эти люди, если все так хорошо и красиво вокруг — солнце, небо, горы, луга, цветы, облака?

Грустно сделалось на душе у Хамзы. Ему вдруг очень захотелось чем-иибудь помочь мальчику и старику Мебуве.

Ата, — позвал Хамза отца, трогая рукав его халата, —

а ты не можешь вылечить его мальчика?

 Нет, сынок, не могу, — вздохнул Хаким. — Я всего лишь обыкновенный табиб. А ему не сумели помочь даже ученые доктора.

...Из-за угла мазара показалась толпа дервишей, одетых в разноцветное тряпье и острые конусообразные шапки. С шумом и гвалтом окружили они носилки, звеня висящей иа поясах медной посудой и самым разнообразным железным хламом.

Эй, божьи люди! — зычно крикнул Миян Кудрат. — Довольны ли вы пищей, которую послал вам Али-Шахимардаи?

Довольны! Рахмат! — кривляясь и гримасинчая, закричали в ответ дервиши. — Святой Али — хороший хозяин! У ие-

го всегда вкусный, сытный плов!

— Тогда устройте нам радение, ио только настоящее радение! — двинулся к дервишам главный шейх. — К иам прибысмиренный мусульманин, у его сына в сераце поселились злые двы и двязовы! Только вы один, самые честные и праведым мусульмане, можете изгнать их. Начинайте! Ло иллохо! Илло одлоху!

— E-xyв! E-хак! — завопили дервиши, — Ло иллохо! Илло

оллоху! Е-хув! Е-хак!..

Что тут началось! Даже много дней и недель спустя не мог

забыть маленький Хамза этого жуткого зрелища.

Напутствуемые высшим духовным лицом Кокаида и Маргилана (а это разрешало им полную своболу действий), дервиши начали топтаться на месте, качаться из стороны в сторону, трастись, прыгать, подскакивать, приплясывать, то и дело вскидывая вверх руки, задирая иоги, запрокидывая гловы. Она запричитали, заплакали, заголосили, завыли так, как не сморта бы сделать это тысяча отборных элых дивов и дъвволов. Железный хлам и медная посуда, привязанные к их поясам, издавали неимоверный шум — никакая горная лавина и камнепад не

смогли бы сравниться с какофонией этих звуков.

— Е-хуа! Е-хак! Ло вллохо! Илло оллоху! Е-хуа! Е-хак! Дервиши паясинуали, гримасничали, падаля на коленк, каталнсь по земле, вскакивали, кидались друг на друга, снова падали, дригали ногами, скребли землю руками, засовывали пальшы себе в рот, царапали лина, полосовали свои рубница и ложмотья... Это было действительно фанагичное ралене! Вид людей, бескующихся, неистовствующих, рыуших на себе длине, срязные, свалявшиеся волось и бороды, выворачивающих руки и ноги, наиосящих себе раны, был воистину страшен и отвратителен.

Но все было правильно — дервиши изображали злых дивов и дьяволов. Они и должны были быть похожими на самых днких и ужасных чудовнш, посслившихся в сердце больного. А нанося себе раны, они тем самым пугали этих дивов, убнвали их в себе, грозили им, изгоняли их из сердца больного.

вали нх в себе, грозили им, изгонялн их из сердца больного.
Хамза только несколько минут мог смотреть на раденне.
Потом он спрятался за спину отца. Мальчика бил нервный озноб, он дрожал от ненависти н отвращения к дервищам.

— Ата, ата! — звал Хамза отца. — Уйдем отсюда!

Но Хаким не двигался с места. Он знал, что с радения уходить нельзя — в своем фанатичном ослепленни впавшие в безумие дервиши могли догнать уходящего н убить на месте.

Мебува, отпрянувший в первые секунды от дикой толпы радетелей, пришедших лечить его сына, от пыли, полнятой их ногами, от летящей из их ртов слюны, от их непереносимой вони, теперь неподвижно лежал на земле лином вниз возле носилок, обхватив руками голову. Он не в силах был видеть и слышать того, что происходило около его сына, но инчего уже

нельзя было изменить.

— Е-хуа! Е-хак! Ло иллохо! Илло иллоху! Е-хуа! Е-хак!... Один из деравией — карлик с тонкой эменной шеей и ограновой уродливой головой, с изуродованными ушами и отвислыми губами, с вывернутыми красными веками тнойных трахомных глаз — самый неистовый и безумный, раскровяния лицо, сбросил верхиюю часть одежды и бил себя в покрытую струпьями грудь острым куском железа, терзал косыми длинными, крестнакрест ударами свою тщедущную плоть, оставляя каждый раз на теле штрюкие кровавые полосы. Оп весь уже был забрызган собственной кровью, и казалось, тот дьявол, которого он изображал и который сидел виутри больного, должен был бы уже давно упасть бездыханным, но шайтан был живуч и упорно совротивлялся.

И тогда карлик, отбросив железку и завизжав, будто придавленный упавшим на него сверху куском скалы, бешено завертелся волчком на месте. Его примеру последовали остальные дервиши, все они стали похожи на маленькие пыльные смерчи, кружившиеся около носилок.

— E-xya! E-хакі — вопили дервиши. — Ло иллохо! Илло

иллоху!.. Е-хуа! Е-хак!..

Неожиданно карлик прыгнул через носилки...

За ним прыгнул второй дервиш...

Третий!

Четвертый! Пятый!

Шестой! Сельмой!

......!

И снова завертелись волчками вокруг себя, снова закружились около носилок маленькими и неистовыми пыльными смерчами.

— E-хуа! E-хак! — неслось из клубов пыли, — E-хуа! E-хак!..

2-X4KI..

Виглядывая из-за спины отца, Хамаа видел, как с самото начала радения больной мальчик из носилках как бы весь подобрался — сжался и скрючился еще сильнее. Он явно боялся дервишей: они действительно били похожи на дъвволов и могни запутать кого угодио. Несколько раз мальчик вроде бы даже пытался поднять руки, загораживаясь от них, но руки не слушались его.

Когда же начались прыжки, больного словно подменили,

Он завозился, задергался и вдруг сел на носилках.

— Ата! Ата! — заплакал мальчик, зовя Мебуву. — Мне страшно.

— Чудо! Чудо! — закричал Миян Кудрат, обращаясь к толге паломников в зрителей, которые непрерывно стали прибывать сиизу, когда началось радение. — Он двигается! Святой Али услышал нас! Всевышний посылает нам свое милосердие!

Мебува поднял голову от земли. Он не верил своим глазам — его сын, неподвижный столько дней, сидел на но-

силках.

Карлик, оскалясь и испустив душераздирающий вопль, неожиданно упал на землю и пополз как ящерица к носилкам, гримасиниям и конвляясь...

И свершилось!

Я боюсы! Я боюсы! — забился в истерике мальчик,

И вдруг он вскочил на ноги...

— Испелені Испелені — вскинув вверх руки, загремел во всю мощь своего раскатистого голоса Миян Кудрат, опускаясь на колены, — Смотры, Мебува, твой сын стоит на ногахі Всевышний вернул ему силы!.. Смотрите, мусульмане, как безгра-

нична власть святого Али над нами!

Шейхи Бузрук, Хурумбай и Махсум (и вместе с ними все, кто находился в ту минуту перед мазаром — не менее двух сотен человек, мужчины и женщины, Хаким и Хамза тоже) почти одновремению опустились на колени.

Шатаясь и перешагивая через распростершихся на земле держишей, замерших неподвижно там, где каждого застало исполиение воли всевышнего, Мебура иствердой походкой при-

близился к сыну и обнял его.

— Колленок мой! Неужели ты встал? — захлебывался рыданиями Мебува. — Неужели так щедр ко мне Али-Шахимардан... О небо, чем же отблагодарить тебя? Возьми все, что у меня есты... Козленок мой, сделай же хотя бы один шаг, чтобы всевыший увидел плоды своего труда!

Мальчик, прижавшись к отцу, затравленно смотрел на окружавших его людей, нетерпеливо и жално протягивавших руки, чтобы дотронуться до удостоенного милости святого Али-Шахимардана и унести с собой крупицу дарованной ему боже-

ственной силы или хотя бы прикосновение к ией.

Но всех опередил карлик, лежавший в двух шагах от носилок. Считая, навериое, что ему одному принадлежит заслуга изгнания дьявола, он, как только прошло первое опепенение, вызванное чудом испеления, рывком прямо с земли книулся к отлу и сыну и, швроко раскниру перед ними свои корявые, похожне на клешин руки, запрокинув огромную волосато-обезьнью голову, весь в крови и грязи, неправдоподобно чудовипый, нечеловечески уродливый, закричал торжествующе и исступленно черной дырой распахнутого настежь и перекошенного рта:

- A-a-a-a-a-a!

И горы, словно на каждой вершине сидело по тысяче злых духов, многократно повторили гулкое эхо этого дьявольского, этого потусторониего крика:

- A-a-a-a-a-a-a-a!!

...Они упали почти одновременно.

Сначала карлик, схватившись рукой за сердце.

Потом мальчик.

Судорога исказила лицо больного, он дернулся в отцовских руках, метнулся, захрипел, обмяк и, уронив безжизненную голову откиту к ногам ощеломиренного Мебувы.

Жизнь, испуганная дервищами, встрепенулась на мгновение, вспыхнула мимолетной искрой и тут же погасла перед новым страхом.

— Он умер, он умер! — в ужасе бормотал Мебува, пытаясь приподнять голову сына. — Люди, неужели он умер?!

Миян Кудрат, быстро подойдя к носилкам, нагиулся, открыл пальцами веко мальчика, потом второе — мальчик был мертв,

глаза его остывали, стекленея от пережитого непосильного потрясения.

Рядом корчился в конвульсиях карлик...

Ужас охватил площадку перед мазаром. Люди стояли не шелохнувшись, потеряв дыхание. Воля Аллаха безмолвио громыхала над головами зигзагообразной белой молнией. Сверкнула — подарила жизиь. Еще раз сверкнула — отняла.

Утратив на какое-то время контроль над собой, угрюмо соверена и умершего оберегатель гробницы. Шейхи Бузрук Хурумбай и Махсум растерянно топтались возле носилок. Гурьбой сбились вокруг карлика дервици, не смея вмешна

А Мебува, кажется, только начинал до конца понимать, что произошло. Он медленно распрямился, не отрывая взгляда от

мертвого сына. В глазах у старика полыхало отчаяние.

— Что же ты сделал, сынок? — пустыми зрачками обведа полпу вокруг себя, тихо спросид старик. — Как мне стерпеть такое горе?.. Что станет с твоей матерью, когда до нее дойдет эта страшная весть?. С какой молитвой, с какими надеждами ома провожала нас сюда!.. Что я привезу ей обратно, как взгляву в лицо, что отвечу ей?.. О горе мне, горе!.. Почему я не умер вместо тебя, сынок?

Что-то оборвалось внутри у Мебувы, что-то сломалось, и слова неуправляемо хлынули из растерзанной мраком души,

как воды арыка сквозь пробитую брешь в плотине...

Мебува рванул на груди халат.

— О боже, как ты мог допустить такое? Всевышний, куда ты мотрел, есла младший умирает раньыше старшего? Будь у тебя хоть капля справедливости, ты бы никогда не позволия этого... Ребенок не должен уходить из жизни раньше отна!.. Аллах, как молиться теперь тебе, если так слепо распоряжаешься ты судьбами людей? Разве не видишь ты с высоты своей, с неба, что это нелепо, когда старики хоронят молодых...

 Не богохульствуй! Не предавайся еретическим речениям, грешный человек! — оборвал Мебуву грозный голос Мияна

Кудрата

Смотритель гробинцы уже справился с минутной слабостью, он снова был главиым шейхом усыпальницы-мавзолея, высшим духовным лицом мусульманского мира Коканда и Маргилана, наставником и хозяином мусульманских душ.

 Не богохульствуй, — смягчая гнев, повтория Миян Кудреголовой...

Мебува поник.

Оберегатель гробницы повернулся к толпе. Он понимал, что сейчас нужны слова, которые уменьшили бы впечатление от

смерти больного, объяснили ее, повернули бы настроение толпы, оставив иеизменно великой славу Али-Шахимардана. Надо было срочно восстановить силу святого Али, поколеблениую

смертью мальчика и словами Мебувы,

- Человеку не дано знать суть дел небесных, - начал Мияи Кудрат, - и если исчерпана его земная доля, дии его сочтены. Так написано на скрижалях судьбы каждого, и никто ие может изменить этого предначертания... Вечная бренность одной человеческой жизии дает всевышиему возможность поддерживать вечное бессмертие всего человечества... Мудрец говорил: когда приходит посланник смерти, мы хотим убежать в цветущий сад; но, даже убежав в цветник, человек не избавляется от смерти, ибо у всех один удел — кладбище... Смерть конечиая доля каждого. Смерть — это воля божья. Ее нельзя изменить или оспорить. Человек должен подчиниться воле божьей, чтобы не вызвать гиева Аллаха... В священном щариате, на страже которого всегда стоял Али-Шахимардан, сказано: если человек должен умереть или уже умер, плач и стоиы бесполезиы. Они равны сопротивлению воле божьей и поэтому являются величайшим грехом. Мы все рабы божьи, а у раба божьего иет другого выхода, кроме смирения перед волей божьей и в жизии и в смерти. Поэтому не надо плакать над мертвыми, не надо стонать и убиваться над ними. Если к человеку пришла смерть, зиачит, ковер его судьбы соткан из черных инток, а чериые интки еще инкому не удавалось отмыть добела ин живой, ни райской водой!..

Никогда еще не испытывал маленький Хамза одновременио

столько волнений, как в тот день.

Это были даже не просто волнения, а глубочайшее потрясение всех его немногих тогда еще представлений и понятий о жизни, всех его только еще начинавших складываться детских чряствований и ощущений.

Несколько лет подряд соблюдал Хамза запреты и ограничения шариата, готовясь принять покровительство Али-Шахимардана. И все эти годы окружавшая мальчика жизнь полностью соответствовала толкованиям шариата, не вызывая ин-

каких сомиений в своей справедливости.

Радость приобшения к духу святого Али была велика. Она как бы подводила итог долгим мессиам ограничений и запретов, подтверждала их правильность. Душа Хамы вознестась необычно высоко, все действительно было хорошо и справелливо вокруг — как и говорилось об этом в шариате, как это и обещал отец за постушание и соблюдение верности уложениям шариата. Душа Хамым летала в исбесах, она была почти рядом с духом Али-Шахимардана, а может быть, даже рядом с духом самого пророка Мухаммеда.

Одним словом, по детскому своему разумению, Хамза уже ощущал себя иастоящим мусульманином. Он чуть ли не видел себя силящим на ступеньках престола всевышнего - около большого и пышного кресла с четырьмя ножками и большой спинкой, на котором восседал величественный старец в белой чалме с огромными черными глазами — точная копня Мияна Кудрата.

Ёще бы немного — и Хамза увидел себя сидящим на коленях у самого Аллаха.

Но тут появились Мебува и носильщики с неподвижным мальчиком...

И вся устойчивая картина справедливости окружающего мира искривилась в глазах Хамзы, заколебалась, дала трещину н в конце концов рухнула.

И Хамза закувыркался с коленей Аллаха, с высоты ступе-

ней престола всевышнего обратно на землю.

И первые сомнения (нет. не в справедливости окружающего мира, а в необходимости соблюдения тех ограничений и запретов, которые заставлял выполнять отец) слабо шевельнулись в неокрепшем еще, но уже крепнущем благодаря этим сомненням сознанни мальчика.

И первый счет несоответствий того, что должно было быть вокруг по щариату, и того, что было на самом деле, что произошло на глазах у Хамзы, начал складываться в его рождаю-

шемся сознании.

Выяснилось, что копия всевышнего — Мнян Кудрат водит знакомство с такими отвратительными существами, как дервиши, и что они говорят почти на одном языке (ло иллохо, илло одлоху). Такое знакомство не делало чести всевышнему н сразу сильно уронило его во мненни Хамзы.

Потом Аллах допустил явную несправедливость, наказав неподвижностью мальчика, у которого было совсем еще мало грехов -- он их просто не успел набрать по сравнению со

взрослыми.

Аллах также упустил и ту минуту, когда дервиши начали изображать из себя дьяволов, тогда как Коран строжайще запрещает изображать живые существа. (Хамзе, например, иногда очень хотелось нарисовать кого-нибудь, но, по шарнату, делать это было нельзя.)

И наконец, зачем — ну зачем Али-Шахимардан дал больному мальчику силы сесть на носилках перед смертью? Зачем святой Алн, а вместе с ним и всевышний подняли мальчика на ноги, когда ковер его судьбы был все равно выткан черными нитками? А уж кому, как не всевышнему, ведающему судьбами всех людей, было не знать, что именно написано на скрижалях судьбы мальчика.

...Когда сын Мебувы дернулся в руках отца, когда лицо больного искривила предсмертная судорога, когда он упал на носилки и стало ясно, что мальчик умер, Хамза почувствовал. как внутри у него что-то мелко-мелко задрожало, затрепетало н быстро-быстро забилось сердце, словно оно захотело повторить последнее движение сердца больного мальчика,

Все окружающее неузнаваемо наменилось перед Хамаой. Мир потускиел и померк. Потухло солице.

Впервые видел он смерть человека...

Впервые наблюдал собственными глазами, как человека не стало...

Впервые перед ним нечезла живая жизнь...

Маленькое сердце Хамзы превратилось в комок страха. Рушились горы вокруг, и осколки скал летеля прямо в грудь мальчика. Душа была залита болью. Птица страха рвалась на на ружу, сердце не могло больше выдержать напряжения. Хамза чувствовал, что теряет сознание, он ничего не елышал и инчего не видел перед собой, он умирал вместе с сыком Мебувы.

чего не видел перед собой, он умирал вместе с сыном Мебувы.

— Не надо, не надо, не надо! — шептал Хамза, заливаясь

слезами и прижимаясь к отцу.

Но что-то большое, широкое и сильное, как течение могучей полноводной реки, уже вливалось в душу мальчика, что-то неподвластное разуму, рожденное только сердцем, неостановимо входило в его существо, чтобы остаться там навсегда.

Неутолимое сочувствие живой человеческой плоти, обрывающей земную нить своего бытия, вспыхнуло ярким пламенем в

сердце Хамзы, ожгло душу нестерпимо, невыносимо...

Сильнейший нервный разряд — сострадание ближнему — потряс весь его организм.

Хамза пошатнулся н начал сползать к ногам отца. Хаким-

И вдруг что-то незримо и резко изменилось на площадке перед гробинцей.

Вы убийна моего сына!..

Мебува, растерзанный и страшный, с размотавшейся чалмой, сверкая глазами и сжав кулаки, медленно шел на Мияна Кудрата.

Вы убили моего сына!.. — дико закричал Мебува и вы-

тянул руку в сторону главного шейха.

Смотритель гробинцы, бледнея, отступил перед стариком. — Убийца! Убийца! Убийца! — произительно, как помешаный, кричал Мебува. — Если бы я не был таким простаком и не доверился вам, мой сын был бы жив!.. Вы и ваши элодеи-дервище отняли жизнь у моего сынар.

Лицо Мияна Кудрата покрылось испариной. Он не ожидал ничего подобного. Небывалый по своему ожесточению гнев старика будго паральноваль его волю. Краем глаза косился Миян Кудрат на родственников, но шейхи Бузрук и Хурумбай растеринию пятились вместе с ним от Мебувы, а шейха Махсума вообще не было видно. — О, будь проклят гот день, когда я решился ехать сюда, в Шахимардан, в это гиездо обманциков и убийц! — выя на себе халат Мебува. — Будьге прокляты вы все, ненасытные шейхи, кормящиеся от горя и слез человеческих!.. Сын мой, козленок мой, почему ты упал эсленым ростком в мой гроб? Не распустился, не расшвел тюльпаи твоего сердца на этой земле! О святой Али, зачем тебе это безгрешное сердце? Зачем, зачем — ну зачем ты взял его, этот беззащитный кусочек моей плоги? Ты не любишь людей, святой Али, ты позволых убить мое единственное дитя, ты убийца, как и они, Ала-Шахимардан!.. Убийца, убийца, убийца!.. Будь же и ты проклят вместе с инми со всеми, дервишами и шейхами, будь проклят!..

Мияи Кудрат вздрогиул. Первый толчок ответного гиева всилыхиулся в ием. Опять богохульство?.. Старик обезумел, проклиная Али... Надо остановить его... Но где же Махсум с

его плечами и кулаками?

его плечами и куливамия с могот выгляд на толпу. Она была неподвижна. Люди безмолвствовали, в ужасе глядя на обезумевшего Мебуву. Еще бы! Такого здесь не случалось някогда. Простой мусульмания посклал проклятия на святую гообным.

Закрой свой рот, Мебува, — начал было Миян Кудрат,—

ты потерял рассудок от горя...

 Я разорву тебя на части, наеминк дъявола! — завизжал старик, бросаясь на оберегателя усыпальницы. — Я сброшу со скалы твои кости, чтобы ты не мог больше никогда убивать невинных людей!

И тут как из-под земли перед Мебувой вырос шейх Исмаил Махсум и загородил собой смотрителя гробинцы.

И еще иесколько человек вышли из толпы паломников, заслоняя главного шейха.

Махсум наклонился и поднял с земли камень.

И к шейху Мияну Кудрату вериулась его святость, к нему

пришло решение...

— Заткинсь, презрениый! — как бы проснувшись и очнувшись от собственного бессилня, вызванного отчаянным и эростным изпором Мебувы, засрал Миян Кудрат, напрягая всю силу
своего голоса. — Как ты посмел надругаться над святым местом?! Как мог повернуться твой жалкий заык, посыдая хулу
из Алн-Шахимардама? Ты ослеплен извежеством и элобой..
Ты задумал гнусное делосі. Но приставище святых не потерпыт
твоих еретических слові. Всезышний воздает каждому по его
заслугам! Вот он и послал тебе смерть твоего сына, зная, что
ты в глубине своей меракой души богохульник!. Да будет проклят твой род из двадцать колен впереді.

Ярясь все сильнее и сильнее, оберегатель усыпальницы тем не менее зорко следил за изстроеннем толны. Он уже ловил сочувствующие, одобрительные взгляды миогих паломинков. Да и как могло быть иначе! Главный шейх встал на защиту святыни Али-Шахимардана, которую оскорбил обыкновенный

смертный, обуянный гордыней и дерзостью.

 Правоверные! — возопил Миян Кудрат, задирая вверх растрепанную черную бороду. — Аллах вкладывает в мои уста свои слова, свой приказ!

Шорох прошел по толпе. Люди продвинулись вперед. Все слушали смотрителя мавзолея теперь уже с прежним внима-

нием и привычной почтительностью.

— Этот человек, — яростно показал Миян Кудрат на Мебуву, — на ваших глазах погряз в величайших грехах! За это он должен быть побит камиями! За каждый камень, который вы бросите в него, всенышний простит вам один грех, излечит один ваш недуг. За каждый бросок воздается вам всем вместе и каждому в отдельности на том и на этом свете!

Толпа глухо заволновалась, пришла в движение. Кто-то поднял с земли бульжник. Его примеру последовали и другие. Велико было искушение всего за один камень избавиться от целого греха, всего за один бросок излечиться от мучительной

болезни.

— Бросайте, мусульмане! — неистовствовал оберетатель мавзолея. — Аллах направляет вашу руку! Святой Али шлет вам свое благословение! Да свершится воля всевышнего, да грянет суд божий!

Гипноз религиозного фанатизма постепенно овладевал толпой. Слепой тяжелый психоз безнаказанного исступления заволакивал головы ядовитым туманом. Микроб возбуждаемого чужой волей коллективного действия жег и кусал руки.

Кто первый?!

Уже прицеливался в голову Мебуве высокий, худой, язможденный человек с огромной гнойной болячкой на шее...

Уже зажал в руке осклон скалы паломник с дергающимся лицом, изъеденным шевелящимися язвами...

Уже начали снова завывать и пританцовывать дервиши, набирая полные горсти камней...

ирая полные горсти камней...

— Не надо! Не надо! Не надо! Не надо!

Истошный произительно-жалобный детский крик, исторгнутый из небывалых, невообразимых глубин отчаяния души, повис над площадкой перед мазаром.

Хамза — взъерошенный, заплаканный, маленький — вы-

рвался из толпы паломников и метнулся к Мебуве.

Раскинув в стороны руки, доставая старику головой только до пояса, он прижался спиной к коленям Мебувы, загораживая его от толпы.

— Нет! Нет! — кричал Хамза. — Не бросайте камни в этого деда!

Ему показалось, что камни уже летят в него, он резко повернулся к толпе спиной и обнял Мебуву за колени.

Обессиленный всем пережитым, лишенный смертью сына

способности отчетливо воспринимать что-либо, старик в немом изумлении смотрел на Хамзу сверху вниз своим полубезумным, уже помутившимся взором.

- Сынок, ты вернулся ко мне? - улыбнувшись, спросил Мебува во внезапно наступившей тишине. — Здравствуй.

сынок...

Ибн Ямин Абджадхон не помнил, как он выскочил из толпы. Чалма упала с его головы и волочилась за ним.

 Хамза, вернись! — испуганно закричал лекарь Хаким.— Назал. Хамза! Тебя убьют!

Он споткнулся и упал в пыль...

Казалось, он слышал свист камней над годовой...

Загребая ногами пыль, пополз ибн Ямин к сыну...

И в эту минуту на площадке перед мазаром снова произошло невероятное. В который раз за один день!

 Стойте, люди!! — вдруг загремел в тишине голос Мияна Кудрата, - Остановитесь! Не надо бросать камни!..

Гулкое эхо многократно повторилось над ущельем.

 Внимайте мне, люди! — напрягаясь еще сильнее, взывал главный шейх. — Слушайте меня, мусульмане!.. Аллах снова озарил мою душу!.. Произошло диво дивное! На престоле всевышнего принята просьба этого мальчика!.. Только сегодня на ваших глазах была отрезана его ритуальная косичка... Только сегодня принял святой Али этого мальчика под свое покровительство!.. И вот он уже посылает ему свою первую милость, свою первую помощь, свое благословение!.. Этот мальчик, этот невинный и безгрешный младенец просил не бросать камни в грешника Мебуву! Святой Али-Шахимардан не заставляет долго жлать достойных!.. Святой Али выполняет просьбу мальчика. святой Али прощает Мебуву, как бы ни велики были его грехи перед нашей гробницей... Иди, Мебува, ты избавлен, ты спасен, ты прощен... Али-Шахимардан дарует тебе твою жизнь... Аллах акбар! Велик Аллах и велики дела его! Да сбудется воля всевышнего над всеми нами. Аминь!

И смотритель гробницы, как и подобает мусульманину, мо-

литвенно провел ладонями по лицу.

 Амины! — глухо отозвалась толпа, повторяя ритуальное лвижение главного шейха.

Величественным, медленным жестом, вновь обретая всю свою значительность и важность, Миян Кудрат вытянул обе руки в ту сторону, где стояли Хамза и Хаким,

 Чело этого мальчика, — торжественно, почти рыдая, возвысил голос Миян Кудрат, по азывая на Хамзу, - было позлащено сегодня вниманием всевышнего... Да будет долгой жизнь этого мальчика! Да будет высокой его доля! Аминь!..

Аминь! — повторила толпа,

Нет, не случайно носил Миян Кудрат титул высшего духовного лица Коканда и Маргилана. Высокий сан хранителя и оберегателя гробинцы Али-Шахимардана был возложен на него по праву. Вряд ли нашелся бы на всем белом свете человек, который сумел бы так вовремя «услышать» голос всевышнего.

Богохульство Мебувы лишило Мияна Кудрата его всегдашней осторожности и выдержки. Ослепленный ненавистью к старику, в припадке неуправляемого гнева он дал волю своим чувствам, приказав забросать Мебуву камнями.

И сразу же пожалел об этом.

Два трупа перед святой гробинией в один день — это было бы много. Тем более трупы отпа и сына. Святой Али должен дарить исцеление во славу усыпальницы-мавзолея, а не сеять смерть. Тем более близких родственников, отца и сына, почти целой семы. Известие о таком событин, как ни объясняй его волей самого Аллаха, разошлось бы худой молвой по всей округе, по всеей Ферганской долине.

Но было уже поздно. Камни уже были подняты. Жизнь Ме-

женным на тело мертвого сына.

И тут совершенно неожиданно пришла помощь. От этого

странного мальчугана.

Только несколько секунд было дано главному шейху на размышление. Он бы мог, конечно, приказать шейхам или дервишам оттащить мальчика, и Мебува все равно был бы побит камиями.

Но недаром считался Миян Кудрат лучшим и самым быстрым толкователем воли Али-Шахимардана в таких обстоятельствах, когда острая ситуация требовала защитить не только

славу гробницы, но и всю мусульманскую веру.

Увидев, что Хамза бросился к Мебуве, Миян Кудрат сразу почувствовал жаркий и сладкий озноб во всем теле. Он напряг всю свою волю, весь свой ум, окинул мгновенным взглядом весь свой предмаущий опыт.

И его осенило.

Он любил такие напряженные моменты, когда нужно было высодить на поединок с неизвестным решением и лихорадочно некать его, чтобы передомить настроение большого количества людей, сломать волю толпы, навязать ей свою волю и позвать людей за собой, повести их туда, куда было нужно ему.

Собственно говоря, это и было его профессней — умение умение умение склонять их на свою сторону, способность сурово и властно пасти мусульманские души, лишая их хозяев возможности думать и чувствовать самостоятельно, втоняя все разнообразие и богатство духовных человеческих провылений в уложения Корана и шариата.

И он преуспевал в этой нелегкой профессии, шейх Миян Кудрат, оберегатель духа двоюродного брата пророка Мухаммеда, местоблюститель гробинцы Шахимардана, почти всегда выходя победителем из поединков с настроениями паломииков, дервишей, фанатиков и вообще любой религиозной толпы.

…Носильщики подияли на плечи носилки с телом мертвого сына Мебувы и двинулись к спуску со скалы. Шейхи Бузрук и Хурумбай вели за инии старика, поддерживая его с двух сторон под руки. Паломники расходились. Несколько человек из них вызвались проводить Мебуву до выхода из ущелья и дальше — до кишлака Вадил, где он смог бы ианять повозку.

Около Мияна Кудрата остался только шейх Махсум.
— Позови ко мне отца этого мальчишки... Хамзы, — при-

казал смотритель гробницы.

Махсум привел ибн Ямина.

Низко склонив голову, стоял перед Мияном Кудратом лекарь Хаким.

На твоем сыне грех, — тихо, чтобы не слышали окружающие, сказал смотритель гробинцы, — ио ты сам, видно, благочестивый и праведный мусульманин, и поэтому я прощаю твоего сына...

 Да быть мие вашей жертвой, мой князь, — пробормотал ибн Ямии, — мой сыи ие понимает, что делает, ои еще совсем

несмышленыш...

— Вериешься домой — собери почтениях людей и молитвами выгоняй из мальчишки злой дух дерзости, — посоветовал Мияи Кудрат. — И почаще дери его за уши. Если ои вырастет таким, каков уже сейчас, ие оберешься бед и хлопот от иего. Уж очень ои самостоятельный и нажальный парень, твой Хамаа,

— Ваши наказы будут исполнены, мой пир, — закивал головой Хаким. — Ваше святое дыхание коснулось моето сына, и, если Аллах и моя вера позволят мие, я постараюсь вырастить из Хамзы верного проповедника иашей великой религии, Корана и шариата.

— Аминь, — одобрил Миян Кудрат программу воспитания Хамзы. — Да помогут тебе в твоем святом деле дух Шахимар-

дана и твердая воля Аллаха.

Иби Ямин поклоиился, достал из кармана мешочек с серебром (последний, отложенный из обратную дорогу) и протяиул его оберегателю праха святого Али-Шахимардана.

Стоявший рядом с Мияном Кудратом шейх Махсум, даже не взглянув на главного шейха, взял мещочек с деньгами и

сунул его к себе в кармаи.

... Спустившись с горы Букан в кишлак Шакимардан и расположившись на отлых и иочлег во дворе чайханы, в которой он с сыпом провел предыдущую ночь, почтениий иби Ямин Абджадхон, лекарь-табиб из Команда, узнал вечером, что карликдервищ, главный виновник смерти сына Мебувы, тоже умер в тот день от сердечного приступа наверху, на скале, под стенами сященного мазара — гробинцы святого Али-Шахимарданы

Перевел с узбекского В. ОСИПОВ

#### РАССКАЗ НИКОЛАЯ УСТИНОВИЧА



феврале этого года мие позвонил, возвращаясь с юга в Сибирь, красноярский краснед Николай Устниович Журавлев, Он спросил: не заинтересует ли газету одна нсключительная человеческая история?.. Через час я уже был в гостинице и винмательно слушал сибирского гостя.

Суть нетории была в том, что в горной Хакасии, в глухом малодоступном районе Западного Сяяна обнаружены люди, более сорока лет совершенно оторванные от мира. Небольшая семья. В ней выросли дети, с рождения не видавшие никого, кроме родителей, и миеющие представление о человеческом

мире только по их рассказам,

Я сразу спросил: знает ли это Николай Устинович по разговорам или видел «отшельников» сам? Краевед сказал, что сначала прочел о случайной «находке» геологов в одной служебной бумаге, а летом сумел добраться в далекий таежный угол. «Был у них в хижине. Говорил, как вот сейчас с вами. Ощущение? Допетровские времена вперемежку с каменным веком! Огонь добывают кресалом... Лучина... Летом босые, зимой обувка из бересты. Жили без соли. Не знают хлеба. Язык не утратили. Но младших в семье понимаешь с трудом... Контакт имеют сейчас с геологической группой и, кажется, рады хотя бы коротким встречам с людьми. Но по-прежнему держатся настороженно, в быту н укладе жизни мало что изменили. Причина отшельничества - крайняя форма религнозного фанатизма, корнями уходящего аж в допетровские времена. При слове «Никон» плюются и осеняют себя «двуперстием», о Петре I говорят как о личном враге. События жизни недавней были им неизвестны - инчего не слышали о войне: электричество, радио, спутники — за гранью их понимания».

Обнаружили «робинзонов» летом 1978 гола. Воздушной геологической съемкой в самом верховье реки Абакан были открыты желаерурдные залежи. Для их разведки готовнянсь высадить группу геологов и с воздуха подбирали место посадки. Работа была кропотливой. Летчики миюто раз пролеталн пад глубоким каньоном, прикидывая, какая из галечных кос годится для приземления.

В один из заходов на склоне горы пилоты увидели что-то

явно походившее на огород. Решили сначала, что показалось. Какой огород, если рабон известен как нежилой? Велое пятно в полном смысле — до ближайшего населенного пункта вниз по реке 350 киломегров... И все-таки огород! Поперек склона темнепи линейки бороз, — скорее всего картошка. Да и прогалина в темном массиве лиственнии и кедровника не могла сама по себе появиться. Вырубка. И давнишиня?

Снизившись, сколько было возможно, над вершинами гор, лечинк разгиялелн у огорода что-то похожее на жилье. Еще один круг заложили — жилье! Вон и тропка к ручью. И сушатся плахи расколотых бревен. Людей, однако, не было видно, Загадка! На карте пилотов в таких безлюдных местах любая жилая точка, даже пустующее легом зимовье охотника, обяза-

тельно помечается. А тут огород!

Поставили летчики крестик на карте н, продолжая понск площадки для приземления, нашли ее наконец у реки в пятнадиати километрах от загадочного местечка. Когда сообщали геологам о результатах разведки, особо обратили внимание на находку.

Теологов, приступивших к работе у Волковской рудной залежи, было четверо. Трое мужчин и одна женцина — Галния Письменская, руководившая группой. Оставшись с тайгою наедине, они уже ни на минуту не упускали из виду, что где-то рядом таниственный «согрод». В тайге безопаснее встретить зверя, чем пезнакомого человска. И, чтобы не теряться В дотаджах, геологи решили без промеждения проклить обстановку. И тут уместней всего привести запись рассказа самой Галины Пнеьменской.

«Выбрав погожий день, мы положнли в рюкзак гостинцы возможным друзьям, однако на всякий случай я проверила ин-

столет, висевший у меня на боку.

Обозначенное летчиками место лежало на километровой примерно отметке вверх по еклону горы. Подинимаясь, мы вышли вдруг на тропу. Внд ее, даже глазу неопытному, мог бы сказать: гропою пользуются уже много лет, и чьи-то ноги ступала по ней совеем недавно. В одном месте стоял у тропы присло-ненный к дереву посошок. Потом мы увидели два лабаза. В этих стоявших на высоких столбах постройках обнаружиль берестяные короба с нарезанной ломтиками сухой картошкой. Эта находка почему-то нас успоконал, и мы уже уверенно пошли по тропе. Следы присутствия тут людей попадались теперь все время — брошенный покоробленный туесок, бревно, мостком лежащее над ручьем, следы костра...

И вот жилище возле ручья. Почерневшая от времени и дождей кіжина со всех сторон обставлена каким-то таежным хламом, корьем, жердями, тесинами. Если бы не окошко размером с карман моего рюкзака, трудно бы было поверить, что тут обитают люди. Но они, несомненно, тут обитали — рядом с хижиной зеленел ухоженный огород с картошкой, луком ирепой. У края лежала мотыга с прилипшей свежей землей.

Наш приход был, как видно, замечен. Скрипнула низкая дверь. И на свет божий, как в скаже, появилась фигура древного старика. Босой. На теле латаная-перелатаная рубаха из мешковины. Из нее же портиг и тоже в заплатах. Нечесаная борода. Всклоченные волосы на голове. Испуганый, очень вынмательный взгляд. И нерешительность. Переминаясь с ноги на ногу, как будго земля сделалась вдруг горячей, старик молча глядел на нас. Мы тоже молчали. Так продолжалось с минуту. Надо было что-нибудь говорить. Я сказала:

Здравствуйте, дедушка! Мы к вам в гости...

Старик ответил не тотчас. Потоптался, оглянулся, потрогал рукой ремещок на стене, и наконец мы услышали тихий нерешительный голос:

Ну проходите, коли пришли...

Старик открыл дверь, и мы оказались в затклых липки потемках. Опять возинклю тягостное мочание, которое вдру прорвалось всклипыванием, причитаниями. И только тут мы увидели силуэты двух женщин. Одна билась в истерние и моллась: «Это нам за грехи, за грехи..» Другая, держась за столб, подпиравший провисшую матицу, медленно оседала на пол. Свет оконца упал и а ее расширенные, смертельно испуганные глаза, и мы поняли: нало скорее выйти наружу. Старик вышел за нами следом. И тоже, немало смущенный, сказал, что это две его дочери и что они в первый раз в жизни видят полей.

Давая новым своим знакомым прийти в себя, мы разложили

в сторонке костер и достали кое-что из еды.

Через полчаса примерно из-под навеса избенки к костру приблизились три фигуры — дед и две его дочери. Следов истерики уже не было — испуг и открытое любопытство на лицах.

От угощения консервами, чаем и хлебом подошедшие решительно отказались: «Нам это неможно!» На каменный очаг возле хижины они поставили чугунок с вымытой в ручье картошкой, накрыли посуду каменной плиткой и стали ждать. На вопрос, ели они когда-нибудь хлеб, старик сказал: «Я-то едал. А они нет. Даже не видели».

Одеты дочери были так же, как и старик, в домотканую компляную мешковину. Мешковатым был и покрой всей одежды: дырки для головы, поясная веревочка. И все — сплошные

заплаты.

Разговор поначалу не кленлся. И не только из-за смущения. Речь дочерей мы понимали с трудом. В ней было много старинных слов, значение которых надо было угадывать. Манера говорить тоже была очень своеобразной — глуховатый речитатив с произношением в нос. Когда сестры говорили между собой, звуки их голоса напоминали замедленное, приглушенное воркование.

К вечеру знакомство продвинулось достаточно далеко, и мы уже знали: старика зовут Карп Осипович, а дочерей — На-

талья и Агафья, Фамилия — Лыковы,

Младшай Агафья во аремя беседы вдруг с явной гордостью заявила, что умеет читать. Спросив разрешение у отпа, Агафья шмыгнула в жилише и вернулась с тяжелой закопченной кингой. Раскрыв ее на колелях, она нараспев, так же, как говорила, прочла молитву. Потом, жегая показать, что Наталья тоже может прочесть, положила книгу ей на колели. И все значительно после этого помолчали. Чувствовалось: умение читать высоко у этих людей ценилось и было предметом, возможно, самой большой их гордости.

«А ты умесшь читать?» — спросила меня Агафья. Все трое с любопытством глядели, что я отвечу. Я сказала, что умею читать и писать. Это, нам показалось, несколько разочаровало старика и сестер, считавших, как видно, умение читать и писать исключительным даром. Но умение ечть умение, и меня

принимали теперь как равную.

Дед посчитал, одиако, нуживым тут же спросить: девка ли по-«По голосу и в остальном вроде девка, а вот одежа...» Это позабавило и меня, и троих моих спутииков, объяснивших Карпу Осиновичу, что я умею не только писать, читать, но и выявось в группе начальником. «Неисповедимы дела твои, господи!» сказал старик, перекрестившись. И дочери тоже начали молиться.

Молитвою собессдники наши прерывали долго тянувщийся разговор. Вопросов с обеих сторои было много. И пришло время задать главный для нас вопрос: каким образом они оказались так далеко от людей? Не теряя осторожности в разговоре, старик сказал, что ушли они с женой от людей по доброй воле. Так-де требовала их «старинная вера». «Нам неможию жить

с миром. Мы должиы жить отдельно»,

Принесенные нами подарки — клок полотна, нитки, иголки, крючки рыболовные — тут были приняты с благодарностью. Матерню сестры, переглядываясь, гладили руками, рассматривали на свет.

На этом первая встреча окончилась. Расставание было почти уже дружеским. И мы почувствовали, — сообщает Галина Письмеиская, — в лесной избушке иас будут теперь уже

ждать».

Можно понять любопытство четырех молодых людей, нежданно-негаданно повстречавших осклок почти «ископаемойжизни. В каждый погожий свободный день они спешили к тасжному тайнику. «Казалось, мы все уже знаем в судьбе добровольных изгланичков, вымывавших одновременно любопытство, удивление и жалость, как вдруг обнаружилось: мы знакомы еще

не со всеми в семье».

В четвертый или пятый приход геологи не застали в мабушке хозяны. Сестры на их расспроси отвеман уклоничию: «Скоро придет». Старик пришел, но не один. Он появился на тропке 
в сопровождении двух мужчин. В руках посошки. Одежда все 
та же — латаная мешковина. Восьме. Бородатые. Немолодые 
уже, хотя о возрасте трудно было судить. Смотрели оба с любопытством и насторожению. Несомнению, от старика они уже 
знали о визитах людей к тайнику. Они были уже подготовлены 
к встрече. И все же один не сдержался при виде той, кто больше всего возбуждал у них любопытство. Шедший первым обернулся к другому с возгласом: «Дмитрий, девка! Девка стояті» 
Старик спутньков урезония. И представил как своих сымовей.

Это старший — Савин, А это — Дмитрий, родился тут,

Люди ему неведомы были...

При этом представлении братья стояли, потупившись, опираясь на посошки. Оказалось, жили они по какой-то причне отдельно. В шести километрах вблизи реки стояла их хижина с огородом и погребом. Это был мужской «филиал» поселения, Обе таежные хижини соединила тропа, по которой туда и сюда

ходили почти ежедневно.

Стали колить по тропе и геологи. Галина Письменская: «Дружелюбие было пскреиним, обоюдивм. И вее же мы не питали надежды, что «отшельники» согласятся посетить наш базовый лагерь, расположенный в пятнадцати километрах винз по реке. Уж больно часто мы слышали фразу: «Нам это неможно». И каково же было удивление наше, когда у палаток по явился однажды целый отрял. Во главе сам старик, в за ним «детвора» — Дмитрий, Наталья, Агафья, Савин, Старик в высокой шанке из камуса кабарги, сыновья в клюбуках, сшитх из мешковины. Одеты все пятеро в мешковину. Босые. В руках посощки. За плечами на лямках мешки с картошкой и кедровыми орехами, принесенными нам в гостинцы.

Разговор был общим и оживленным. А ели опять врозь: «Нам вашу елу неможно!» Сели поодаль под кедром, развизали мешки, жуют картофельный «хлеб», по виду более черный, чем земли у Абакана, запивают водою на туесков. Потом погрызли

орехов — и за молитву.

В отведенной для них палатке гости долго пробовали, мяли ладонями раскладушки. Дмитрий, не раздеваясь, лег на постель. Савин не решился. Сел рядом с кроватью и так, сидя, спал. Я пожже узнала: он и в хижине приспособился сидя спать — «слак богу угодией».

Практичный глава семейства долго мял в руках край палатки, пробовал растягивать полотно и цокал языком: «Ох, креп-

ка, хороша! На портки бы — износа не будет...»

В сентябре, когда на гольцах лежал уже снег, пришла пора

геологам улегать. Сходили они к твежным избушкам простигься. «А что, если с нами? — полушутливо сказала «девката-чальник». — Поселитесь, гле закотите, избу поможем поставить, огород заведетел.» — «Нет, нам неможно!» — замахали руками все дитеро. «Нам неможно!» — твердо сказал старик.

Вертолет, улетая, сделал два круга иад горой с «огородом». У вороха выкопанной картошки, подияв головы кверху, стояли пятеро босоногих людей. Они не махали руками, не шсевслились. Только кто-то одни из пяти упал на колени — молился.

«В миру» рассказ геологов о находке в тайте, поиятное дело, вызвал множество толков, пересудов, предположений. Что за люди? Старожилы реки Абакан узеренно говорили: это фанатики-староверы, такое бывало и райыше. Но появился слух, что в тайту в 20-х годах удалился поручин-белогвардеец, убивший будто бы старшего брата из-за жены и скрывщийся вместе с нею.

вместе с нею. Николай Устинович Журавлев отчасти по службе, отчасти по краеведческой страсти ко всему необычному решил добраться в таежный угол. И это ему удалось. С проводником-охотником и сержантом милишни из райцентра Таштып он добрался к таежному «отороду» и застал там картину, уже описанную. Пятеро людей по-прежиему жили в двух хижинах, убежденные,

что так и следует жить «истинным христианам».

Пришедших встретили насторожению. Все же удалось выяснить: это семья староверов крайнего фанатичного толка, известного под названием «странники», «бегуны». В тайгу семья удалилась по собственной воле, вериее, так поступили мать и отец, дети родились и выросли тут.

Старику Лыкову Карпу Осиповичу было 83 года, Савину — 56, Наталье — 46, Дмитрию — 40, Агафье — 39-й пошел.

Житье и быт убоги до крайности. Молитвы, чтение богослужебных кии и подлинная борьба за существование в условиях первобытных.

Вопросов пришедшим не задавали. Рассказ о нынешней жизии и о важнейших событиях в ней «слушали как марсиане». О войне узнали Лыковы от геологов, «Ведь это что же га-

кое, германец повторио полез!» - удивился старик.

Николай Устинович был у Лыковых менее суток. Узнал: городе» сравнительно часто, один из понятного любопытства, другие — помочь «старикам» строить повую избу, копать картошку. Лыковы тоже изредка ходят в поселок. Идут, как и прежде, босые, по в одежде появилось кое-что из дареного. Делу пришлась по душе войлочная шлапа с небольшими полями, дочери носят темного цвета платки. Савин и Дмитрий сменили портки домотканые ма сицитые из палаточной тквии... Рассказ Николая Устиновича был для меня до крайностя интересным, но вызвал много вопросов, на которые полных ответов у рассказчика не было. Не вполне ясен был путь четы Дімковых в крайнюю точку удалення от лодей, Интересно на примере конкретных жизней увидеть сасы раскола, о котором так много было в свое ввемя написано. Но более важным лис-

меня, чем вопросы религии, был вопрос: а как жили?

Как могли люді выжить не в тропиках возле бананов, а в сибирской тайге со снегами по поке и с морозом под пятьдесят? Еда, одежда, бытовой инвентарь, огонь, свет в жилище, поддержание огорода, борьба с болезиями, счет времени—как все это осуществлялось и добывалось, каких усилий и умения требовало? Не тянуло ли к людям? И каким представляется окружающий мир младшим Лівковым, для которых родильным домом была тайга? В каких отношениях они были с отцом и матерью, между собой? Что знали о тайге не обитателях? Как представляют себе «мирскую жизнь»? Они ведь знали: тде-то есть эта жизнь.

Существуют же еще вопросы пола, инстинкта продолжения жизни. Как мать с отпом, знавшие, что такое любовь, могли лишить детей своих этой радости, дарованной жизнью всему сущему в ней? Наконец, встреча с людьми. Для младших в семье она, несомнение, была потрясением. Что принесла она Лыковым — радость или, может быть, сожаление, что тайна их

жизии открыта?

Сидя в московской гостинице, мы с Николаем Устиновичем выписали на листок целый столбец вопросов. И решили: как только наступит лето и затерянный край станет доступиым для экспедиции, мы посетим Лыковых.

## TOT KPAR

Сейчас, когда я сижу над бумагами в подмосковном жилье с электричеством, телефоном, с телевизором, на экране которого плавают в невесомости и, улыбаясь, посылают на Землю иоле, представляется нереальным. Так вспомнаешь обычно явственный длинный сон. Но все это было! Вот четарь блокнота с дождевыми потеками, жедровой хвоей и размятыми меж страици комарами. Вот карта с маршрутом. Вот, наконец, разрезанияя, разложенная по конвертам плеика с ее цветной, недоступной для памяти убедительностью, воскрешающая все подробности путешествия

Окиньте на карте взглялом середину Сибири — пространство, лежащее у реки Енисей. Этот край, именуемый Красиоярским, имеет миого природных зои. На юге, где в Енисей вливается Абакан, не хуже, тем в астраханских степях, вызревают арбузы, дыни, томаты. «Сибирская Италия», — говорят иногда об этих местах. На севере, где Еннсей превращается уже в море, олени добывают под снегом скудную пищу и люди живут исключительно тем, что может дать разведение оленей. Тысячи километров с юга на север — степь, лесостепь, широченный пояс тайги, лесотундра, полярная зона. Мы много пишем об освоении этого края. И он освоен уже изрядио. Но мудрено ли, что есть тут еще и «медвежьи углы», и «белые пятна», места неезженые и нехоженые?

Место нашего интереса лежнт на юге Снбири — в Хакасин, где Горный Алтай встречает хребты Саяна. Отыщите начальный хвостик реки Абакан, поставьте на правом его берегу отмстку на память — это н есть место, куда мы стремились н

откуда с трудом потом выбиралнсь.

В свой молодые годы Земле угодно было так смешать, перепутать тут горные краяжн, что место сделалось исключительно недоступным. «Тут нет никакой проезжей дороги и даже сносной тропы. Едва приметный, скрытый тайгою след пригоден для сообщения людей снаныых, выпосливых и то с некоторым риском» — из отчета геологической экспедиции. «Для проциклювения слода надо преодолеть несколью барьеров, каждый из которых по мере продвижения вглубь становится выше и круче», — читаем в другом отчете.

В Сибири реки всегда служили самым надежным путем для людей. Но Абакан, рождаемый в этих краях, так норовист и так опасен, что лишь две-три сорвиголовы — старожилы-охотники на лодках, длинных, как щуки, подымаются вверх по реке близко к истоку. И река совершенно безлюдил. Первый из населенных пунктов — село-городок Абаза лежит от поставильного поставить станов пределенных пунктов — село-городок Абаза лежит от поставить пределенных пределения преде

ной нами точки в трехстах пятидесяти километрах.

Забегу вперед, расскажу. Возвращаясь с таежного «огорода», мы попали в полосу непогоды и надолго заселн в поселке геологов в ожидании вертолета. Все, чем можно было заняться в дождь при безделье, было нспытано. Четыре раза парились в бане, несколько раз ходили в тайгу к бурильным станкам, собиралн чернику, снималн бурундуков, ловилн харнусов, стреляли нз пистолета в консервную банку, рассказали все байки. И когда стало уже невмочь, заикнулись о лодке, на приколе стоявшей в заводи Абакана. «Лодка?.. - сказал геолог, начальник разведки. — А если кончится путеществие траурной рамкой н подписью «Группа товарищей»? Вам-то что, а меня к прокурору потянут». Мы с Николаем Устиновичем смущенно ретировались. Но на десятый, кажется, очень дождливый день слово «лодка» опять потихонечку всплыло, «Ладно. начальник, - рискием! сказал Ho поплыву вместе с вами».

И мы поплылн. Шесть человек, 300 кнлограммов груза:

фотографический сундучок, бочка с бензином, мотор запасной, иместы, топор, спасательные пояса, плащи, ведро соленого хариуса, хлеб, сахар, чай — все вместила видавшая виды абазинская лодка. На корме у мотора сел Васька Денисов, бурльщик, ловкий, бивалый парень, но пока еще лишь кандидат в то считанное число молодиов, уверенно проходящих весь Абакан.

У страха глаза большие, и, возможно, опасность была не так велика, как кажется новичкам. Но ей-ей, небо не раз виделось нам с овчинку в прямом и образном смысле. В тесном таежном каньоне Абакан несется, дробась на протоки, создавая завалы из смытых деревьев, вскипая на каменных шиверах. Наша лодка для этой реки была деревянной игрушкой, которую можно швирнуть на скалы, опрокинуть на быстрине, затануть под завалы из бревен. Вода в реке не текла — летела! Временами падение потока было настолько крутым, что казалось: лодка несется вниз по пенному эскалатору. В такие минчты мы все молчали, вспоминая родных и близких.

Но хвала кормчему — ничего не случилось! Васька нигде не дал маху, знал, в какую из проток и в какую секунлу свернуть, гле скорость держать на пределе, гле сбавить, гле вовсе нати на шестах; знал поименно скрытые под водой валуны, на которых летели шепы от многих лодок... Как транспортный путь верхове реки Абакан опасно и пенадежно. Но кто однажды этой дорогой в верховьях прошел, тот будет иметь особый отсет в понимании дикой. нетропутой красоты, которой бым отсет в понимании дикой. нетропутой красоты, которой

люди коснулись пока лишь глазом.

Природа нам ульбінулась. Половину пути мы плыли при солине. Обступавшие реку горы источали запах июльской хвои, ксалистый сиреневый берет пестрел шветами, небо было проивительно синим. Повороты реки то прятали, то открывали глазам черелу таниственных сопок, и в любую минуту река могаполарить нам таежную тайну — на каменистую косу мог выйти медвель, марал, лось, мог пролететь над водою глухарь... Все переменчию в жизни. Больше недели мы кляли потоду, не пускавшую к нам вертолет. Теперь же мы благодарны были ненастью, голкнувшему нас в объятия Абакана.

Два дня с ночевкой в таежном зимовье заняло путешествие. Но оно показалось нам более долгим, 350 километров — и ни единого человеческого жилья! Когда мы с воды увидели первый дым над трубой, то все заорали как по команде: «Абаза!!!» Первый послод на Абакане в эту минуту нам показался цент-

ром вселенной.

Таким было наше возвращение из тайги после свидания с Тыковыми. Небольшую повесть о встрече с людым необычайной судьбы я начал с конпа, чтобы можно было почувствовать и представить, как далеко от людей они удалились и почему лишь случайно их обнаружкли. В Абазе мы заночевали и как-то совершенно по-новому воспринимали теперь этот пограничный с тайгою село-городок. Он действительно был столиней этого края. У пристани на приколе стояло несколько сотен лодок, подобных той, на которой мы прибыли на тайги. На них возят тут сено, дрова, грибы, ягоды, кедровые орежи, упламвают охогиться и рыбачить. На обрегу плотиник строили новые лодки. Старушки выходили сюда посидеть на скамейках, тут вечером прогуливались парочки, сповали у лодок мальчишки, парни опробовали и чинили моторы или вот так же, как мы, вернувшись с реки, рассказывали, кто что видел, в какую переделку попал.

Прямо к пристави выходили палисалники и гогороль уротных добротных сибирских построек. Эрели яблоки возле домов. Огороды источали запах нагретого солнцем укропа, подсолнухов. Шел от домов смоляной аромат аккуратно уложенных дров. Выла суббота, и подле каждого дома куррилась банька. На широких опрятных улицах городка траву и асфальт мирко делили телята и «Жигули». Афици извещали о предстоящем приезде известного киноартиста. А на щите объявлений мы без вского удильения прочитали: «Меняр» жилье в Ленииграде на жилье в Абазе». Тут живут горияки, лесорубы, геологи и охогимки. Все они преданно любят уротную, живовисиную Абазу, ники. Все они преданно любят уротную, живовисиную Абазу.

Таков село-городок у края тайги.

Мы тут искали кого-нибуль из тех смельчаков, кто ходил к верховью реки: расспросить о природе тех мест, обо всем что не успели и упустили узнать у Лыковых и геологов. Застали дома мы охотника Юрия Моганакова. И просидели с ним пелый вечер. «Тайга там небедная! Много всего растет, много чего бегает, — сказал охотник. — Но все же это тайга. В горах сиете выпадает уже в сентябре и лежит до самого мая. Может выпасть и лечь на несколько дней в июне. Зимой снег по пояс, а молозы под пятьдесят. Сибиры)-

О Лыковых Юрий слышал. А в прошлом году любопытства ради поднядся до их «поры». На вопрос, что он думает об их таежном житье-бытье, охотник сказал, что любит тайгу, всегда отправляется в нее с радостью, ено еще с большей радостью возвращаюсь склад, в Абазу». «Замуровать свою жизнь в таей без людей, без соли, без хлеба — это большая промашка. Сам старик Лыков, я думаю, поняя эту промашку. Но легко ли пры-

знать, что жизнь изношена наизнанку?!»

Еще мы спросили, как смогли Лімковы так далеко подпяться по Абакану, еслік сеголия, имея на лодке діва очень сильных мотора, лишь единицы отважутся состязаться с рекой? «Они лодку вели бечевою и на шестах. Раньше все так ходили, правла, недалеко. Но Карл Лімков, я понял, особой закваски «кержак». Прошел! Недель восемь, навернюе, ушло на то, что сегодия я пробегаю в два дия».

...А вертолет до «таежной норы» шел всего два часа. В де-

сять утра поднялись, а в двенадцать уже искали глазами ме-

Дальнейший рассказ о том, какой была встреча с людьми, «износившими жизнь наизнанку».

# ВСТРЕЧА

Два часа летели мы над тайгою, забираясь все выше и выше в небо. К этом ринуждала возраставшая высота гор. Пологие и спокойные в окрестностях Абазы горы постепеню становались суровыми и тревожными. Залитые солнием зеленые приветливые долины постепенно стали сужаться и в конце пути превратилясь в темные обрывистые провалы с серебристыми нитками рек и ручьев.

Выходим на точку! — прокричал мне на ухо командир

вертолета.

Как стеклящим на солние, сверкнула в темпом провале река, и пошел над ней вертолет виня, виня.. Опустились на гальку возле поселка геологов. До лыковского жилища, мы знали, отсюда пятнадцать километров вверх по реке и потом в гору, но нужен был проводник. С инм был у нас уговор по радно до отлега из Абазы. И вот уже дюжий мастер-бурильщик, потомственный сибиряк Седов Ерофей Сазоитьевич «со товарищи» кидают в открытую дверь вертолета болотные сапоги, рюзаки, обернутую мешковиной пилу. И мы опять в воздухе, несемен над Абакаюм, повторяя в узком ущелье изгибы реки. Ссеть у ижинив Лімковых невозможно. Она стоит на склопе

горы. И нет, кроме их огорода, ни единой плешины в тайге. Есть, однако, где-то вблязи верховое болотие, на которое сесть недъзя, но можно иняхо зависнуть. Осторожные легчики делают круг за кругом, примеряясь к полянке, на которой в граве опасно свержает водица. Во время этих заходов мы видим вни-

зу тот самый обнаруженный с воздуха огород.

Огород Поперек склона линейки борозл картошки, еще какато зелень. И рядом почерневшая хижнна. На втором заходе у хижины увидели две фигурки — мужчину и женщину. Заслоинвшись руками от солнца, наблюдают за верголегом. Появление этой мащины означает для них появление людей.

Зависли мы над болотцем, покидали в траву поклажу, спрыгнули сами на подушки сырого мха. Через минуту, не замочив в болоте колес, вертолет упруго подиялся и сразу же

скрылся за лесистым плечом горы.

Тишина... Оглушительная тишина, хорошо знакомая всем кто вот так, в полминуты, полобно лесантинкам, покидая вертолет. И тут, в тишине, меняя мокрые носки на сухие и надевая болотные сапоги, мы поняли, что печальная всеть, о которой уже съвышали в Абазе, подтвердилась: в семье Лыковых осталось лишь два человека — дед и младшая дочь Агафья. Трое — Дмитрий, Савин и Наталья — скоропостижно один за другим скончались в минувшую осень.

- Раньше, бывало, впятером выходили, если слышали вер-

толет. Теперь видели сами — двое...

Обсуждая с нами причины неожиданной смерти, проводник оплошно взял с болотца неверное направление, и мы два часа блуждали в тайге, полатая, что движемся к хижине, а оказалось — шли как раз от нее. Когда поняли ошибку, сочли за благо веричься обять на болото и отскода умее станцевать».

Час ходьбы по тропе, уже известной нам по рассказам теологов, и вот она, цель путешествия, — набушка, по оконце вресшаи в землю, черная от времени и дождей, обставленная со веск сторон жергами, по самую крышу заваленная каким-то хозяйственным хламом, коробами и туесами из бересты, дровами, долблеными кадками и корытами и еще чем-то, не сразу понятным свежему глазу. В жилом мире эту постройку под большим кедром приняли бы за баню. Но это было жилье, простоявшее тут в одиночестве более сорока лет.

Картофельные борозды, лесенкой бегущие в гору, темно-зеленый островок конопли на картошке и поле ржи размером с площадку для волейбола придавали отвоеванному, наверное, немалым трудом у тайги месту мирный обитаемый вид.

Людей, однако, не было видно. Не слышно было ни собачьстоля, ни квохтанья кур, ни других звуков, обычных для человеческого жилья. Диковатого вида кот, подоврительно изучавший нас с крыши избушки, прыгнул и пулей кинулся в коноплю. Ни воробья, ин еще какого-инбудь спутника человека.

Карп Осипович! Жив ли? — позвал Ерофей, подойдя к

двери, верхний косяк которой был ему ниже плеча.

В избушке что-то зашевелилось. Дверь скрппнула, и мы увидели старика, вынырнувшего на солние. Мы его разбудили. Он протирал глаза, шурился, проводил пятерней по всклокоченной бороде и наконец воскликнул:

Господи, Ерофей!..

Старик явно был встрече рад, но руки никому не подал. Подойдя, он сложил ладони возле груди и поклонился каждому из стоявших.

 — А мы ждали, ждали. Решили, что пожарный был вертолет. И в печали уснули.

Узнал старик и Николая Устиновича, побывавшего тут год

 — А это гость из Москвы. Мой друг. Интересуется вашей жизнью, — сказал Ерофей.

Старик настороженно сделал поклон в мою сторону.
— Милости просим, милости просим...

Пока Ерофей объяснял, где мы сели и как по-глупому заблудились, я мог как следует рассмотреть старика. Он уже не был таким «домогкано-замшелым», каким был открыт и описан теологами. Даренная кем-то войлочная шляпа делала его похожим на пассчинка. Одет в штани и рубаху фабричной ткани. На-иогах валенки, под шляпой черный платок — защита от комаров. Слегка сгорблен, ио для своих восьми е половиной десятков лет достаточно тверд и подвижен. Речь виятная, без малейших огрехов, свойственных возрасту. Часто говорит, соглашаясь: «едак-сдак..», что означает «так-так». Слегка глуховат, то и дело поправляет платок возле уха и наклоияется к собеседнику. Но взгляд винмательный, цепкий.

В момент, когда обсуждались огородные виды иа урожай, дверь в кижине прноткрылась и отгуда мышкой выбежала. Агафья, не скрывавшая детской радости оттого, что видит людей. Тоже соединенные вместе ладони, поклоны в пояс.

— Легала, легала машинка... А добрых людей все негу н иету... — проговорила она нараспев, съльно растягнавя слова. Так говорят блаженные люди. И надо было немного привыкнуть, чтобы не сбиться на тон, каким обычно с блаженными говорят.

По внду о возрасте этой женцины судить никак невозможно. Черты лица человека до тридиати лет, но цвет кожн какойто несетественно белый и нездоровый, вызывавший в памяти ростки картошки, долго лежавшей в теплой сырой темноте. Одета Агафыя была в мешковатую черного цвета рубаку до пят.

Ноги босые. На голове черный полотияный платок.

Стоявшне перед нами люди были в угольных пятнах, как будто только что чистнаи грубы. Оказалось, перед нашим приходом они четыре дня непрерывно тушили таежный пожар, подступнеший к самому их жилищу. Старик провел нас по тропке за огород, и мы увидели, где проходила два дизя назад страшная «линия фронта». Деревья стояли обугленные, хрустел под ногами сгоревший черничник. И все это в «трех бросках камнем» от огорода.

Июнь этого года, затопнвший Москву дождями, в здешних лесах был сух и жарок. Когда начались грозы, пожары возникли во многих местах. Тут молиня «вдарила в старую кедру, и она заивлась, аки свечка». К счастью, не было ветра, воз-

никший пожар подбирался к жилью по земле.

 Огонь мы с тятенькой заливали водой, захлестывали ветками, копали землю. А он все ближе и ближе... — сказала Агафья.

Они уверены: это «господь» послал им спаснтельный дожлик. И вертолет сегодня крутняся тоже по его указанию,

— Машинка нас разбудила. Когда улетела, а вы не пришли, опять улетельсь. Много сил потеряли, — сказал старик.

Наступнло время развязать рюкзаки. Подаркн — этот древнейший способ показать дружелюбие — были встречены расторопно. Старик благодарно подставил руки, принимая рабочий костюм, суконную куртку, коробочку с инструментом, свертом свечей. Сказав какое полагается слово и вежлийо все отляде, он обернул каждый адг куском бересты и сунул под навес грыши. Позже мы обнаружили там много изделий нашей швейной и резиновой промышленности и целый склад скобяного товра— всяк сюда приходящий что-инбудь приносил.

Агафье мы подарили чулки, материю, швейные принадлежпости, («Наперствикі.» — радостно показала она отчу меваллический колпачок.) Еще большую радость вызвали у нее сщитые опытной женской рукой фартук из ситиа, платок и красные варежки. Платок, желая доставить нам удовольствие, Агафъя надела поверх того. В котором спада и тушныя пожар. И так

ходила весь день.

К нашему удивлению, были отвергнуты мыло и спики: «Нам это неможно». То же самое мы услыхали, когда я открыл картонный короб с едой, доставленной из Москвы. Всего понемногу — печенье, хлеб, сухари, изюм, финики, шоколад, масло, консервы, чай, сахар, мед, ступненное молоко. И все было вежливо остановлено двумя вперед выставленными ладонями. Лишь банку ступненного молока старик взял в руки и, поколебавшись, поставил на завалинку — «кошкам...».

С большим трудом мы убедили их взять лимоны: «Вам обязательно сейчас это нужно». После расспросов: «А где же это растет?» — старик подставил подол рубахи, по сказал Агафье, чтобы снесла лимоны в ручей: «Пусть там до вечера полежат». (На другой день мы видели, как старик с дочерью по нашей инструкции выжимали лимоны в кружку и с любовпытством но-

хали корки.)

Потом и мы получили поларки. Агафья обошла нас с мешочком, насыпая в карманы кедровые орехи; принесла берестяной короб с картошкой. Старик показал место, где можно разжечь костер, и, вежливо сказав «пам неможно» на предложение закусить вместе, удалнася с Агафьей в хижину — помолиться.

Пока варилась картошка, я обощел слыкойское поместьсьрасположилось опо в тшательно и, наверпое, не тотчас выбранпой точке. В сторопе от реки и достаточно высоко на горе усальба надежно была упратана от любого случайного глаза. От ветра место уберегалось складками гор и тайгою. Рядом с жидиписи — кололыви и чистый ручей. Инстиенничий, словый, кеаровый и березовый древостой дает дюдям все, что они были в
силах тут взять. Зверь не путан никем. Черничники и малипняки рядом, дрова под боком, кеаровые швшки падают прямо
на крыпу жилья. Вот разве что пеудобство для огорода
не слинком пологий склоп. Но вон как тусто зеспечет картошка! И рожь уже надилась, стручки на гороке припухли...
Я вдруг остановылся от мысли, что взирало на этот очажок
жизни глазами дачника. Но тут ведь нет электричи! До ближайшего огонька, до человеческого рукопожатия не час пути,
жайшего огонька, до человеческого рукопожатия не час пути,

а больше трехсот километров непроходимой тайги. И не сорок дней пребывает тут человек, а уже сорок лег! Какими трудами доставались тут хлеб и тепло? Не появлялось ли вдруг желание обрести крылья и полететь, полететь, куда-инбудь удететь?..

Возле дома в внимательно пригляделся к отслужнящему хламу. Копье с лиственничным древком и самодельным кованым паконечником... Стертый почти до обуха топоришко... Самодельный топор, им разве что сучвя обрубишь... Лыжи, подонтые камусом... Мотыта... Детали ткацкого стана... Веретенце с каменным пряслицем... Сейчас все это свалено без надобности. Коноплю посеяли скорее всего по привычке. Тканей слонанесли — долго не износить. И много всего другого понатыкано под крышей и лежит под павесом воэле ручыя моток проволоки, пять пар сапог, кеды, эмалированная кастроля, лопата, пила, прорезиненыме штаны, сверток жести, четыре серпа с пятнугольным знаком качества на рукоятке.

— Добра-то — век не прожиты! — вздохнул неслышно в валенках подошедший Карп Осипович. Сияв шляпу, он помолился в сторону двух крестов. — Царствие небесное, им ни

серпов, ни топоров уже не надобно...

Старик показал мне лабаз на двух высоких столбах «для беженья продуктов от мышей и медведей», погреб, где хранилась картошка, очаг из кампей у самого порога хижины, где Агафья готовила на маленьком костерке ужин. Разглядел я как следует крышу хибарки. Она не была набросана в беспорядке, как показалось вначале. Лиственничные плахи имели вид желобов и уложены были как черепица на европейских домах...

Ночи в здешних горах холодные. Палатки у нас не было. Агафъя с отцом, наблюдая, как мы собираемся «в чем бог послал» улечься возле костра, пригласили нас ночевать в хижину. Ее описанием и надо закончить впечатления первого дия.

Согнувшись под косяком двери, мы попали почти в полную темноту. Вечерний спет синел лишь в оконце величниой в де дадони. Когда Агафья зажгла и укрепила в светце, стоявшем посредние жилья, лучину, можно было кое-как разглядеть внутренность кижним. Стены и при лучине были темны — многолетияя копоть света не отражала. Низкий потолок тоже был угольно-темным. Горизонтально под потолком внесят шесты для сушки одежды. Вровень с ними вдоль стен тянулись полки, устаналенные берестяной посудой с сушеной картошкой и кедровыми орехами. Внизу вдоль стен тянулись широкие лавки. На них, как можно было понять по каким-то лохмотьям, спали и можно было теперь сладеть.

Слева от входа главное место было занято печью из дикого камня. Труба от печи, тоже из каменных плиток, облицованных глиной и стянутых берестой, выходила не через крышу, а сбоку стены. Печь была небольшой, но это была «русская печь» с двукступенчатым верхом. На инжией ступени на постели из сукой бологной травы спал и сидел глава дома. Выше опять громоздились большие и малые берестяные короба. Справа от входа стояла на ножках еще одна печь — металлическая. Коленчатая труба от нее тоже уходила в сторону через стенку. «Зимой тут можно было волков морозить. Ну и сварили им, эту «буржуйку». Удивляюсь, как дотащили...» — сказал Ерофей, уже не однажды тут ночевавший.

Посредние жилища стоял маленький стол, сработанный топором. Это и все, что было в жилище. Но было тесно. Площадь конурки была примерио шесть шагов на пять, и можио было только гадать, как ютились тут миогие годы шестеро взрослых

людей обоего пола.

Белствовали...

Старик и Агафья говорили без напряжения и с удовольствием. Но часто разговор прерывался их порывами немедленно помолиться. Обернувшись в угол, где, как видно, стояли невидимые в темноте иконы, старик с дочерью громко пели молитвы, кряхтели, шумно вздахьали, перебирая пальцами бугорки лестовок — «икструмента», на котором ведется отсчет поклонов. Молитва кончалась неожиданно, как начивалась, и беседа сно-

ва текла от точки, где была прервана...

В условный час старик и дочь сели за ужин. Ели они картошку, макая ее в крупную соль. Зернышки соли с коленей слоки бережню собирали и клали в солоку. Гостей Агафья полосила принести свои кружки и налила в них «кедровое молоко». Напиток, приготовленный на холодной воде, походил цветом на чай с молоком и был, пожалуй что, вкусеи. Изготовляла его Агафья у нас на глазах: перетерла в камениой ступке орехи, в берествиой посуде мещала с водой, процедила... Поизтия о чистоте у Агафьи не было инкакого. Землистого цвета тряпица, через которую угощенье цедилось, служила хозяйке додновременно для вытирания рук. Но что было делать, «молоко» мы выпили и, доставляя Агафье явное удовольствие, искреине похвалили питье.

После ужниа как-то сами собой возникли вопросы о бане. Бани у Лыковых не было. Они не мылись. «Нам это неможно», — сказал старик. Агафъя поправила деда, сказав, что с сестрой они изредка мылись в долбленом корыте, когда летом можно было на солище согревать воду. Одежду они тоже из-

редка мыли в такой же воде, добавляя в нее золы,

Пола в хижине ии метла, ии веник, по всему судя, икосла на касались. Пол пол ногами пружниль. И когда мы с Николаем Устиновичем расстилали на нем армейскую плаш-палатку, я взял шепотку «культурного слоя» — рассмотреть за дверью при свете фонарика, из чего же ои состоит. «Ковер» из полу состоял из картофельной шелухи, шелухи от кедровых ореков и комполяной костры. На этом мятком полу, не раздева-

ясь, мы улеглись, положив под голову рюкзаки. Ерофей, растянувшийсь во весь богатырский свой рост на лавке, сравнительно скоро возвестил храпом, что спит. Карп Осипович, не расставаясь с валенками, улегся, слегка разбив руками травяную перину, на печке. Агафья загасила лучину и свернулась, не раздевяясь, между столом и печкой.

Вопреки ожиданию, по босым ногам нашим никто не бегал и не пытался напиться крови. Удаляясь сюда от людей, Лыковы ухигрились, наверное, улизнуть незаметно от вечных спутинков человека, для которых отсутствие бани, мыла и теплой воды было бы благоденствием. А может, сыграла роль конопля. У нас в деревне, я помию, коноплю применяли против блох и У нас в деревне, я помию, коноплю применяли против блох и

клопов...

Уже начало бледно светнться окошко июльским утренным светом, а я все не спал. Кроме людей, в жилье обретались две кошки с семью котятами, для которых ночь — лучшее время для прогулок по всем закоулкам. Букет запахов и спертость воздуха были такими, что, казалось, сверкие случайно тут нскра, и все взорвется, разлетятся в стороны бревна и береста.

Я не выдержал, выполз из хижины польшать. Над тайгой стояла большая лума. И тишна была абсолютной. Прислоннышись щекою к дровяной поленнице, я думал: наяву ли все это? Да, все было явыю. Помочиться вышел Карп Осипович. И мы постояли с ним четверть часа за разговором на тему о космических путешествиях. Я спросил: внает ли Карп Осипович, что на Луме былл люди, холили там и едилии в колесинцах? Старик сказал, что много раз уже слышал об этом, по не верит. «Месяц — светило божественное. Кто же, кроме богов и ангелов, может туда долететь? Да и как можно ходить и ездить винз головой?»

Глотнув немного воздуха, я уснул часа на два. И явственне помню занятный путаный сон. В хижине Лыковых стоит огромный цветной телевизор. И на экране его Сергей Бондарчук в образе Пьера Безухова ведет дискуссию с Карпом Осиповичем насчет возможности поссещения человеком Луны...

Проснулся я от непривычного звука. За дверыю Ерофей и старик точили на камие топор. Еще с вечера мы обещали Лыковым помочь в делах с избенкой, сооружение которой они нача-

ли, когда их было еще пятеро,

## РАЗГОВОР У СВЕЧИ

В этот день мы помогали Лыковым на «запасном» огороде строить новую хижину — затащили на сруб магицы, плахи для потолка, укосы для крован. Карп Осипович, как деловитый прораб, сновал туда и сюда. «Умирать собирайся, а рожь сей», сказал он несколько раз, упреждая возможный вопрос: зачем эта стройка на девятом десятке годов? После обеда работу прервал неожнданный дождь, и мы

укрылись в старой избушке.

Видя мон мучения с записью в темноте, Кари Осиповни расшедрился на «праздничный свет», зажег свечу из запаса, пополненного вчера Ерофеем. Агафья при этом сиянии не преминула показать свое умение читать. Спросив почтительно: «Тятенька, можно ль?», достала на угла с полки закоптелье в деревящим «корищах» с застежками богослужебные книги. Показала Агафъя нам н нкомы. Но многолетияя копоть на них была так густа, что решительно ничего не было видно — черные доски.

Говорили в тот вечер о боге, о вере, о том, почему и как Лыковы тут оказались. В начале беседы Карп Оснпович учинил своему московскому собеседнику ненавизчивый осторожный экзамен. Что мне известно о сотворении мира? Когда это было?

Что я ведаю о всемирном потопе?

Спокойная академичность в беседе окончилась сразу, как только она коснулась событий реальных. Царь Алексей Михайлович, сын его Петр, патриарх Никон с его «дъявольской щепотью-троеперстием» были для Карпа Осиповича непримирными кровыми и личными недругами. Он говорона о них так, как будго не триста лет прошло с тех пор, когда жили и правили эти лоди, а всего лишь, ну, лет с полостина.

О Петре I («рубил брады христианам и табачищем пропах») слова у Карпа Осиповича были особенно крепкими. Этого царя, «антихриста в человеческом облике», он ставил на одну доску с каким-то купцом, недодавщим староверческой братин где-то

в начале века 26 пудов соли...

Драма Лыковых уходит корнями в народную драму трехвековой давности, название которой раскол. При этом слове многие сразу же вспомнят живописное полотно в Третьяковке «Боярыня Морозова». В образе этого фанатичного человека сфокусновал Суриков страсти, кипевшие на Руси в середине XVII века. Но это не единственный яркий персонаж раскола. Многолика и очень пестра была сцена у этой великой драмы. Царь вынужден был слушать укоры и причитания «божьих людей» - юродивых; бояде выступали в союзе с нищими: высокого ранга церковники, истощив терпение в спорах, таскали друг друга за бороды; волновались стрельцы, крестьяне, ремесленный люд. Обе стороны в расколе обличали друг друга в ереси, проклинали и отлучали от «истинной веры». Самых строптивых раскольников власти гноили в глубоких ямах, вырывали им языки, сжигали в срубах. Граница раскола прохладной тенью пролегала даже в царской семье. Жена царя Мария Ильницина. а потом и сестра Ирина Михайловна не единожды хлопотали за опальных вождей раскола.

Из-за чего же сыр-бор? Внешие как будто по пустякам. Укрепляя православную веру и государство, царь Алексей Микайлович и патриарх Никон обдумали и провели реформу церкви (1653), основой которой было исправление богослужебных книг. Переведенине с греческого еще во врежена крещения языческой Руси кневским кизаем Владимиром (988), богослужебные книги от миогочисленных переписок превратилясь в некий «испорченный телефои». Переводчик изиачально дал маху, писец схалтурил, чужое слово истолковали неверно — за шесть с половиной веков накопилось всяких иеточностей, несообразностей миого, Решено было обратиться к первоисточникам и все испоравить.

И тут началосы К несообразиостям-то привыкли уже. Исправления «резали ухо» и, казалось, подрывали самое веру. Возникла серьезная оппозиция исправлениям. И во всех слоях верующих — от перковных нерархов, бояр и князей до попов, стрельцов, крестьяи и роодивых, «Покусились на старую

веру!» — таким был глас оппозиции.

Особый протест вызывали смешиые, с нашей имиешией точки зрения, расхождения. Никон по новым кингам утверждал, что крестные ходы у церкви надо вести против солица, а не по солнцу; словно аллилуйя следует петь не два, а три раза; поклони класть не земные, а поясные; креститься не двумя, а тремя перстами, как крестятся греки. Как видим, не о вере шел спор, а лишь об обрядах богослужения, отдельных и в общем-то мелких деталях обряда. Но фанатизм религиозный, приверженность догматам границ не имеют — заволновалась вся Русь.

Реформ Никона совпадала с окончательным закрепошением крестьян, и новозвведения в созвании массы народа соединялись с лишением его последних вольностей и «святой старины». Воярско-феодальная Русь в это же время страшилась из Европы изущих новни, которым царь Алексей, видевший, как Русь путается ногами в длиниополом кафтане, особых преград не ставил. Перковникам «инконианство» тоже было сильно не по душе. В реформе они почувствовали твердую руку царя, хотевшего сделать церковь послушной слугой его воли. Словом, многие были против того, чтобы «креститься тремя перстами». И смута под назавнием «раскол» началась.

Русь не была первой в религнозных распрях. Вспомним европейские религнозные войны, вспомним ставшую символом фанатизма и нетерпимости «Варфоломеевскую ночь» в Париже (ночь на 24 августа 1572 года, когда католики перебили три тысячи гугенотов). Во всех случаях так же, как это было и в русском расколе, религия тесно сплеталась с противоречиями социальными, национальными, иерархическими. Но знамена были религнозиые С именем бога поди убивали друг друга, И у всех этих распрей, вовлекавших в свою орбиту массы лю-

дей, были свои вожди.

В русском расколе особо возвышаются две фигуры. По одну сторону — патриарах Никон, по другую — протопоп Аввакум. Любопытно, что оба они «простолюдины». Никон — сын мужина. Аввакум — сып простого попа. И оба (поразительное совпадение) земляки. Никон (в миру Никита) родился в селе Вельдеманове близ Нижнего Новторода. Аввакум — в селе Вельдеманове близ Нижнего Новторода. Аввакум — в селе Вельдеманове близ Нижнего Новторода. Аввакум — в селе дельза нсключить, что в детстве и юности эти люди встречались, не чая потом оказаться врагами. И по какому высокому счету! И Никон и Аввакум были людьми редко талантлы-выми. (Царь Алексей Михайлович, смолоду некавший опору в талантах, заметна обонх и приблизил к себе. Никона сделал — стращно полумать о выкосте! — патравархом всея Руси.)

Но воздержнися от соблазна подробнее говорить об нитереспейших людях — Аввакуме и Никоне, это задержало бы нас на пути к Абакану. Вернемся лишь на минуту к боярыне,

едущей на санях по Москве.

Карп Оснповнч не знает, кто такая была боярыня Морозова. Но она, несомненно, родная сестра ему по фанатизму, по готовностн все превозмочь, лишь бы «не осеняться тремя перстами».

Подруга первой жены царя Алексея Михайловича, молодая вдова Феолосья Прокофьевна Морозова была человеком очень богатым. (Восемь тысяч душ крепостных, горы добра, золоченая карета, лошадн, слугн.) Дом ее был московским штабом раскола. Долго это терпевший царь сказал наконец: «Одному

из нас придется уступить».

На картине мы видим Феодосью Прокофьевну в момент, когда в крестьянских санях везут ее по Москве в ссылку. Облик всего раскола мы видим на замечательном полотие. Поктикивающие попы, эзабоченные лица простах в знатима людей, явно сочувствующих мученице, суровые лица ревителей старины, юродивый. И в центре сама Феодосья Прокофьевна с символом союх убежденнё— «двуеперстием»...

И вернемся теперь на тропку, ведущую к хижине над рекой Абакан. Вы почувствовали уже, как далеко во времени она начиналась. И нам исток этот, хотя бы бегло, следует проследить

до конца.

Раскол не был преодолен и после смертн царя Алексея (1676). Наоборот, уход Нікона, моровые болезін, косившие в те годы народ многими сотнями тысяч, и неожиданная смерть самого царя лишь убедили раскольников: «бог на их стороне»,

Царю и церкви пришлось принимать строгне меры. Но они лишь усугубили положение. Темная масса людей заговорила о конце свега. Убеждение в этом было так велико, что появнись в расколе течения, проповедовавшие «во спасение от антихриста» добровольный уход из жизни. Начались массовые самоубийства, Люди умирали десятками от голодовок, запираясь в домах и скитах. Но особо большое распространение получило самосожжение — «огонь очищает». Горели семьями и деревнями. По мнению историков, сгорело около 20 тысяч фанатичных сторонников «старой веры»,

Воцарение Петра с его особо крутыми нововведениями староверами было принято как давно уже предсказанный приход

Равнодушный к религии, Петр, однако, счел разумным раскольников «не гонить», а взять на учет, обложить двойным казенным налогом. Одних староверов устроила эта «легальность», другие «потекли» от антихриста «в леса и дали». Петр учредил специальную Раскольничью контору для розыска укрывавшихся от оплаты. Но велика земля русская! Много нашлось в ней укромных углов, куда ни царский глаз, ни рука царя не могли дотянуться. Глухими по тем временам были места в Заволжье, на Севере, в Придонье, в Сибири - в этих местах и оседали раскольники (староверы, старообрядцы), «истинные христнане», как они себя называли. Но жизнь настигала, теснила, рассланвала религиозных, бытовых, а отчасти и социальных протестантов. Старообрядчество распалось на множество разных течений — «согласий» и «толков», обусловленных социальной неоднородностью, образом жизни, средой обитания, а часто и прихотью проповедников,

В прошлом веке старообрядцы оказались в поле зрения литераторов, историков, бытописателей. Интерес этот очень понятен. В доме, где многие поколения делают всякие перестройки и обновления - меняют мебель, посуду, платье, привычки, вдруг обнаруженный старый чулан с прадедовской утварью неизменно вызовет любопытство. Россия, со времен Петра изменившаяся неузнаваемо, вдруг открыла этот «чулан» «в лесах и на горах». Быт, одежда, еда, привычки, язык, иконы, обряды, старинные рукописные книги, предания старины - все сохранилось прекрасно в этом живом музее минувшей жизни,

Того более, многие «толки» в старообрядстве были противниками крепостного режима и самой царской власти. Это побудило изгнанника Герцена выяснить возможность союза со староверами. Но скоро он убедился: союз невозможен. С одной стороны, в общинах старообрядства вырос вполне согласный с царизмом класс (на пороге революции его представляли миллионеры Гучковы, Морозовы, Рябушинские - выходцы из крестьян), с другой — во многих «толках» царили темнота, изуверство и мракобесие, противные естеству человеческой жизни,

Таким именно был «толк» под названием «бегунский». Спасение от антихриста в царском облике, от барщины, от притеснения властей люди видели только в том, чтобы «бегати и танться». Старообрядцы этого «толка» отвергали не только петровское брадобритие, табак и вино. Все «мирское» не принималось — браки, законы, служба в армин, паспорта, деньги, любая власть, «игрища», песнопение и все, что люди, «ве убоявшись бога, могли измыслить». «Дружба с «миром» есть вражда против бога. Надо бегати и танться!» Этот исключятельний аскетизм был по плечу лишь небольшому числу людей — либо убогих, либо, напротив, сильных, способных снести отщельвичество.

«Бегунов» жизнь все время тесиила, загоняла в самые недоступные дебри. И нам теперь ясен исторический в триста лет
путь к лесной избушке над Абаканом. Мать и отец Карпа Лыкова пришли с тюменской земли и тут в глуши поселялись,
до 20-х годов в ста пятидесяти километрах от Абазы жила небольшая староверческая община. Люди имели огороды, скотину, кое-что сеяли, ловила рыбу и били звера. Назывался этот
малодоступный в тайте жилой очажок Лыковская заимка. Тут и родился Карп Осипович. Сообщалась с «миром» заимка, как можно было понять, через посредников, увозивших в
лодках с шестами меха и рыбу и привозивших «соль и железо».

В 1923 году добралась до заимки какая-то таежияя банда, оправдавшая представление «бегунов» о греховности мира, кого-то убили, кого-то прогнали. Заимка перестала существовать. (Проплывая по Абакану, мы видели пустошь, поросщую иван-чаем, бурьяном и крапнов.) Семь или восемь семей подались по Абакану в горы, еще на полтораста врест дальше о Абакан, и стали жить на Каире — иебольшом притоке реки Абакан.

«Жизнь была там вельми тяжела. И слабые утекли в мир». Карт Осиповти и его жена Акулина Карповна были лодьми неслабыми. И решили в 1936 году удалиться от «мира» еще подальше. Забрав из брошенного поселка «все железное», коекакой хозяйственный инвентарь, иковы, боголужебные кинги, с двумя детьми (Савину было одиниадцать, Наталье — год) Лыковы принскали место «поглуше, понедоступней» и стали его обживать.

Свеча на пеиечке-лучиниике в этот вечер сгорела до основания. Остаток ее расплымся стеариновой лужицей, и от этого пламя то вдруг вырастало, то часто-часто начинало мигать — Агафья то и дело поправляла фитилек щенкой. Карп Осипович сидел на лежанке, окватив колени узловатыми пальцами. Мон кинжные словеса о расколе он слушал винмательно, с нескрываемым любовнъством: «Едак-едак.» Под конец он вздохнул, зажимая поочередно пальцами ноздри, высморкался на пол и опять прошелся по Никону: «От него, блудинка, все началось».

Дверь в хижине, чтобы можно было хоть как-то дышать и

чтобы кошки ночью могли сходить на охоту, оставили чуть приоткрытой. В шелку опять было видно спелую, желтого ценалуну, «Как двия», — сказал Ерофей. Новое слово «двия» заинтересовало Агафью. Ерофей стал объясиять, что это тако-Разговор о религии закоичился географией — экскурсом в Средиюю Азию. По просъбе Агафыя и яриковал из листке дыню, верблюда, человека в халате и тюбетейке. «Господи...» взложиула Агафья.

Прежде чем лечь калачиком рядом с котятами, пищавшим в темноте, она горячо и долго молилась.

## огород и тайга

В Москву от Лыковых я привез кусок хлеба. Показывая друзьям — что это такое? — только раз я услышал ответ неуверенняй, но близький к истине: это, кажется, хлеб. Да, это 
лыковский хлеб. Пекут они его из сушеной, толченной в ступе 
картошки с добавлением двух-трех горстей рям, измельченной 
пестом, и пригоршии толченых семяи конолли. Эта смесь, за 
мещенная из воде, без дрожжей и какой-либо закраски, выпекается на сковородке и представляет собою толстый черного 
цвета блян, «Хлеб этог не то что есть, на него глядеть страшно, — сказал Ерофей. — Одиако же ели. Едят и теперь — настоящего хлеба ин разу даже не ущиниули».

Кормильцем семьи сорок пять лет был огород — пологий участок горы, раскорчеванный от тайги. Для страховки от превратностей горного лета раскорчеван был также участок ниже под гору и еще у самой реки. «Вверху учинился неvрожай —

внизу что-нибудь собираем».

Вызревали на огороде: картошка, лук, репа, горох, конопля, рожь. Семена как драгоценность наравие с железом и богослужебыми книгами были принесены из поглощенного теперь тайгой поселения. И ни разу никакая культура осечки за эти почти полвека не сделала — не выродилась, давала еду и семенной материал, берегли который, надо ли объяснять, пуще глаза.

Картошка — «бесовское многоплодное, блудное растение», Петром завезенная из Европы и не принятая староверами наравне с «чаем и табачищем», по иронии судьбы для многих стала потом основною кормилицей. И у Лыковых тоже осново питания была картошка. Она хорошо тут родилась. Хранили ее в погребе, обложениом бревнами и берестой. Но запачили с в погребе, обложениом бревнами и берестой. Но запачили была картоша в пораж могли сильно и даже катастро-фические сказаться на огороде. Обязательно нужен был «стратегический» двухгодичный запас. Однако два года даже в хорошем погребе картошка не сохранялась.

Приспособились делать запас из картошки сушеной. Ее резали на пластинки и сушили в жаркие дни на большик листах бересты или прямо на плахах крыши. Досушивали, если надо было, еще у огия и на печке. Берестяными коробами с сушеной картошкой и теперь заставлено было все своболное пространство хижины. Короба с картошкой помещали также в лабазы в срубы на высоких столбах. Все, разумеется, тщательно укрывалось и пеленалось берестяной оде-жидой.

Картошку все годы Лыковы ели обязательно с кожурой, объясняя это тщательной экономией пищи. Но, кажется мне, каким-

то чутьем они угадали: с кожурою картошка полезней.

Репа, горох и рожь служили подспорьем в еде, но основой питания не были. Зерна собиралось так мало, что о клебе как таковом младшие Ліьковы не имели и представления. Подсушенное зерно дробилось в ступе, и из ието «по святым праздникам» варяли ржаную кашу,

никам» варили ржаную кашу.

Росла когда-то в огороде морковка, но от мышиной напасти были однажды утрачены семена. И люди лишились, как видио, очень необходимого в пише продукта. Болезненно-бледный цвет кожи у Лыковых, возможно, следует обхонить не столько синдением в темноге, сколько нехваткою в пище вещества под названием каротин, которого много в моркови, апельсивах, томатах... В этом году геолог е набдили Ликовых семенами моркови, и Агафъя принесла к костру нам, как лакомство, по два еще бледио-оранжевых корешка, с улыбкой сказала: «Морко-оряка...»

Вторым огоролом была тут тайга. Без ее даров вряд ли долгая жизнь человека в глухой изоляции была бы возможной. В апреле тайга уже утощала березовым соком. Его собирали в берестяные туеса. И будь в достатке посуды, Лыковы, наверное, догадались бы сок выпаривать, добиваясь концентрации сладости. Но берестяной туес на огонь не поставишь. Ставили туеса в естественый холодильник — в ручей, где сок долгое

время не портился.

Вслед за березовым соком шли собирать дикий лук и крапиву. Из крапивы варили похлебку и сушили пучками на зиму для «крепости тела». Ну а летом тайга — это уже грибы (их ели печеными), малина, черника, брусника, смородина. «Истомившись, силочи на каотошке, вкушали божы эти лары

обильно».

Но летом надлежало и о зиме поминть. Лето короткое. Зималинна и сурова. Запасливь, как брургарук, должен быть житель тайги. И опять шли в ход берестяные туеса. Грибы и чернику сушили, бруснику заливали в берестяной посуде водой. Но все это в меньших количествах, чем можно было предположить, — «некогда было».

В конце августа приспевала страда, когда все дела и заботы отодвигались — надо было идти «орешить». Орехи для Лы-

ковых были «таежной картопикой». Шишки с кедра (Лыковы говорят не «кедр»), а «кедра»), те, что пониже, сбивались длинным еловым шестом. Но обязательно надо было леэть и на дерево — отрясать пишки. Все Лыковы — молодые, старые, мужчины и жещимы — привыкил легко забираться на кедры. Шишки ссыпали в долбленые кадки, шелушили их поэже на деревиных теряхх. Затем орех провезался. Чистым, отборным, в берестяной посуде хранили его в избе и лабазах, оберегая от сырости, от медведей и грызунов.

В наши дни химики-медики, разложив содержимое плода кедровой сосны, нашли в нем множество компонентов: от жиров и белков до каких-то не поддающихся запоминанию мелких, исключительной пользы веществ. На московском базаре как-то весной я видел среди сидельцев-южан с гранатами и уроком ухватистого сибиряка с баулом кедровых пишек. Чтобыне было лишних вопросов, на шишке спичкой был приколокусочек картона с содержательной информацией: «От давления

Рубль штука».

Лыковы денег не зиают, но ценность всего, что содержит орех кедровой сосны, ведома им на практике. И во все урожайные годы они запасали орехов столько, окслыко могли запасти. Орехи хорощо сохраняются — «четыре года не прогорскают». Потребляют их Лыковы натурально — «грызем, подобно буруилукам», толчеными подсыпают иногда в хлеб и делают из орехов свое знаменитое «молоко», до которого даже кошки охочи.

Животную пищу малой толикой поставляла тоже тайга. Скота и каких-либо домашних животных не было. Не успел я выяснить, почему. Скорее всего на долбленом «ковчеге», в котором двигались Лыковы кверху по Абакану, не хватило места для живности. Но, может быть, и сознательно Лыковы «домашнюю тварь» решили не заводить — надежией укрыться и жить незаметней. Многие лета не раздавалось у их избенки ни лая, ни петущиного крика, ни мычанья, ни блеяныя, ни мячканья,

Соседом, врагом и другом была лишь дикая жизик, небелная в этой тайге. У дома постоянно вертелись небовзанные птицы кедровки. В мох у ручья они имели привычку прятатьореки и потом их разыскивали, перепаркивая у самых пог протодившего человека. Рябчики выводили потомство прямо за огородом. Два вброиа, старожилы этой горы, имели виизу по ручью гнездо, овзоможно, более давнее, чем избенка. По их тревожному крику Лыковы знали о подходе ненастья, а по полету кругами — что в ловумо мук кто-то полажоя.

Изредка появлялась замою рысь. Не таясь, небоязливо она обходила «усальбу». Однажды любопытства, наверное, ради поскребла даже дверь у избушки и скрылась так же негоропливо,

как появилась.

Собольки оставляли следы на снегу. Волки тоже изредка по-

являлись, привлечениые запахом дыма и любопытством. Но убедившись, что поживиться тут нечем, удалялись в места, где лержались маралы.

Летом в дровах и под кровлей селились любимцы Агафыи — «плешки». Я не поиял сиачала, о ком она говорила, но Агафыя

выразительно покачала рукой — трясогузки!

Большие гличьи дороги над этим таежным местом не пролегают, Лишь однажды в осением гумане Лвковых всположных криком занесенный, как видно, ветрами одниокий журавль. Туда-сюда метался он над долиной реки два дня — сдушу смущал», а потом стих. Позже Дмитрий нашел у воды лапы и крылья погибшей и кем-то съедениюй птицы.

Таежное одниочество Лыковых кряду несколько лет с ними делня мелверы. Зверь был некрупным и ненажальным. Он появлялся лишь изрежа — топтался, июжая воздух возле лабаза и уходил. Когда «орешили», медведь, стараясь не попадатеся и клаза людям, ходил неогступно за ними, подбирая под кедрами, что они уоринди, «Мы сталы ему оставлять шишки — тоже ведь

алкает, на зиму жир запасает».

Этот союз с медведем был неожиданно прерван появлением более крупного зверя. Возла тропы, ведущей к реке, медведи скватились, «вельми ревели», а дней через пять Дмитрий нашел старого друга, наполовину съеденного более крупным его собратом.

Тихая жизиь у Лыковых кончилась. Пришелец вел себя как козани. Разорил один из лабазов с орехами. И, появнвшись возле набушки, так испутал Агафью, что она слегла на полгола — «коги слушаться перестали». Ходить по любому делу в тайгу стало опасио. Медвеля единохушно приговорили к смерти. Но как исполнить такой приговор? Оружия инкакого! Вырыли яму на тропке в малиники. Медведь попался в нек и выборался — не рассчитали глубины ямы, а заострениые колья звесь миновал.

Дмитрий осенью сделал рогатину, надеясь настигнуть зверя в берлоге. Но берлога не отлексалась. Понимая, что веснюю голодный зверь будет особо опасивым, Савин и Дмитрий соорудили «кулемку» — ловушку-сруб с приманкой и падавшей сверху насторожениюй дверью. Веснюю медведь попался, но, разворотив бревна ловушки, ушел. Пришлось попросить ружье у геологов. Дмитрий, зная медвежы тропы, поставил на самой надежной на инх самострел. Эта штука сработала, «Одиажды видии: вороим воспарили. Пошли осторожио и видим: лежит на тропке — повержен».

Отведали медвежатины?

 Нет, оставили для съедения мелкому зверю. Тех, что лапу имеют, мы не едим. Бог велит есть лишь тех, кто имеет копыта, — сказал старик.
 Копыта в здешней тайге имеют лось, марал, кабарга. На имх

7 Мир человека 97

н охотились. Охоту вели единственным способом: на тропах рыли ловчие ямы. Чтобы направить зверя в нужиюе место, строили по тайге загородки-заслоны. Добыча была нечастой — «зверь с годами смышленым стал». Но когда попадалась в ловушку хотя бы малая «кабарожка», Лыковы пировали, заботясь, однако, о заоготовке мяса на зиму. Его разрезали на узкие ленты и вялнли на ветру. Эти мясные «консервы» в берестяной таре могли храниться год-два. Доставали нх по большим праздвикам или клали в мещом при тяжелых работах и переходах.

(В Москву я привез подарок Агафьи — жгутих сушеной лосятины. Понюхаешь — пахнет мясом, но откусить от гостинца

и пожевать я все-таки не решился.)

Летом и осенью до ледостава ловили Лыковы рыбу. В верховье Абакана водится хариус и ленок. Ловили их всяко: «удой»

и «мовлой» — ловушкой. плетенной на ивняка. Ели рыбу сы-

рой, печенной в костре и непременно сушили впрок.

Все годы у Лыковых не было соли. Ни единой крупники Обильное потребление соли медицина находит вредным. Но в количествах, организму необходимых, соль непременно нужна. Я видел в Африке антилоп и слонов, преодолевших пространство чуть ли не в сто километров с единственной целью — поеть солонивовой земли. Они ксолониуются» с риском для жизни. Их стересту хищинки, стерелли охотники с ружьями. Все равно идут, пренебретая опасностью. Кто пережил войну, знает: стакан грязноватой землистой соли был «житейской валютой», на которую можно было выменять все — одежду, обужу, хлеб. Когда я спрослаг у Карпа Осиповича, какая трудность жизни в тайте была для них наибольшая, он сказал: обходиться без соли. «Истинное мученье!» В первую встречу с геологоми Лыковы отказались от всех угощений. Но соль взяли. «И с того дия несолоно хлебати уже не могли».

Случался ли голол? Да, 1961 год был для Лыковых страшным Июньский снег с довольно крепким морозом погубил все, что росло в отороде, «вызябла» рожь, а картошки собрали только на семена. Пострадали корма и таежные. Запасы предыдущего урожая зима поглотила быстро. Весною Лыковы ели солому, съели обувку из кожи, обивку с лыж, ели кору и березовые почки. Из запасов гороха оставнил лишь один малень-

кий туесок для посева.

В тот год с голоду умерла мать. Избенка бы вся опустела, случибь следом за первым еще олин недород, Но год бых хорошим. Уродилась картошка. Созревали на кедрах орехим да на делянике гороха порослос олучайное зерильшко ржи. Едистененный колосок оберегали денно- н ношно, сделав возле него специальную загроводку от мышей и бурочимую специальную загроводку от мышей и бурочимую.

Совревший колос дал восемнадцать зерен. Урожай этот был завернут в сухую тряпицу, положен в специально сделанный туесок размером меньше стакана, упакован затем в листок бересты и подвешен у потолка. Восемнадцать семяи дали уже примерно с тарелку зерна. Но лишь на четвертый год сварили Лы-

ковы ржаную кашу.

Урожай конопли, гороха и ржи ежегодно надо было спасать от мышей и бурундуков. Этот «таежный народец» относился к посевам как к добыче вполне законной. Не догляди — останется на делянке одна солома, все в норы перетаскают. Делянки с посевами окружались давилками и силками. И все равно едва ли не половину льковских урожаев зерна запасали себе на зиму бурундуки. Этот милый и симпатичный зверек для людей в этом случае был «бичом божним». «Воистину хуже медведя». — сказал старик.

Проблему эту быстро решнли две кошки и кот, доставленные слода геологами. Бурундуки и мыши (заодно, правла, с рябчиками!) были быстро изведены. Но все в этом мире имеет две стороны: возинкла проблема перепроизводства зверей-мышеловов. Утопить котят, как обычно и делают в деревнях, Лыковы ие решнлись. И теперь вместо таежных нахлебников вырастает стадо домашних. «Много-то их!..» — сокрушается Агафъя, глядя, как кошки за шиворот таскают котят из темных

хором наружу для принятия солнечных ванн.

В Москве перед полетом в тайгу мы говорили с Галиной Михайловной Проскуряковой, ведущей телепрограму «Мир растений». Узнав, куда и зачем я лечу, она попросила: «Обязательно разузнайте, чем болели и чем лечились. Наверняка там будут названы разные травы. Привезнте с собой пучочки — вместе рассмотрим, заглянем в книги. Это же интереско!»

Я эту просьбу не позабыл. На вопрос о болевиях старик и Агафья сказали: «Да, болели, как не болеть...» Главной болезнью у всех была «надсада». Что это был за недуг, я не понял. Предполагаю: это нездоровье нугра от тяжелых подъемов, о воможно, это и нежа общая слабость. «Надсадой» страдали все. Лечились «правкою живота». Что значит «править живот», объясияли так: больной лежит на спине, другой человек «с меньем» мнет руками ему живот.

Двое из умерших — Савин н Наталья, очевидно, страдалн болезнью кишок. Лекарством от недуга был «корень-ревень» в отваре. Лекарство скорее всего подходящее, но прн пище, кишок совсем не щалящей, что может сделать лекарство? Умерли

оба от кровавых поносов.

В числе болезней Агафья называла простуду. Ее лечили крапивой, малиной и лежанием на печке. Простуда не была, однако, тут частой — народ Лыковы закаленный, ходили, случалось, по снегу босиком. Но Дмитрий, самый крепкий из всех, умер именно от простуды.

Раны на теле «слюнили» и мазали «серой» (смолою пихты). От чего-то еще, не понял, «вельми помогает пихтовое мас-

ло» (выпарка из хвои).

Пили Лыковы отвары чаги, смородиновых веток, иван-чая, готовили на зиму дикий лук, чернику, болотный багульнык, кровавник, душицу и пяжму. По моей просьбе Агафья собрала еще с десяток каких-то «полезных, богом данных растений». Но уходили мы из гостей торопясь, близилась ночь, а путь был неблиякий — таежный аптечный набор остадся забытым на кладке доро

Вспоминая сейчас разговор о болезиях и травах, я думяю: бълг в этом таежном менении мудрость и опыть, по заблужения были тоже наверняка. Удивительно вот что. Район, гаживут Льковы, помечен на карте как зараженный энцефитом. Геологов без прививок сода не пускают. Но Лыковых эта напасть миновала. Они даже о ней не знают.

Тайга их не балует, но все, что крайне необходимо для поддержания жизни, кооме разве что соли, она им давала.

#### добывание огня

 — Я зна-аю, это серя-янки! — пропела Агафья, разглядывая коробок спичек с велосипедом на этикетке.

— A это что, знаешь?..

Велосипеда она не знала. Не видела ни разу и колеса. В поселке геологов есть гусеничный трактор. Но как это ездить на колесе? Для Агафьи, с детства ходившей с посошком по горам, это было непостижнию.

 Греховный огонь, — касаясь содержимого коробка, сказал Карп Осипович. — И ненадежный. Наша-то штука лучше.

Мы с Николаем Устиновичем спорить не стали, веломинв: во время войны «катюшами» называли не только реактивные установки, но и старое средство добывания огна: кресало, кремень, фитиль. Именно этим снарядом Лівковы добывали и добывают оголь. Только грубочки с фитилем у них нет. У них трут! Гриб, из которого эта «некроприямиая» масса готовится, вотому и называют издревате труговик. Но брызви искрами в гриб — не загорится. Агафья доверила нам технологию приготовления трута: «Гриб надо варить с утра до полночи в воде с золою, а потом высушить». С сырьем для трута у Лыковых все в порядке. А вот кре-

сырыем для труга у тыковых все в порядке. А вот кремень пришлось понскать. Горы из камня, а кремень, что золото, редок. Все же нашли. С две головы кремешок! Запас стратегически важного материала лежит на виду у порога, от него ко-

лют по мере необходимости по кусочку...

Но огойь — это не только тепло. Это и свет. Как освещалась избенка? Лучину я уже называл. Но все ли знают, что это всего лишь тонкая щенка длиною в руку до локтя. Предки наши светились сальными и восковыми свечами, недавно совсем керосином. Но всюду в десистых местах «электрической лампочкой» прошлого была древесная щепка — лучниа. (Характерный корень у слова: луч — лучи солнца — лучниа.) Скольк о кес пропето, сколько сказок рассказано, сколько дел пере-

делано вечерами возле лучины!

Лыковы были вполие довольны лучиной, ибо другого света не знали. Но кос-какую иссласовательскую работу они все-таки провели: решили выяснить, какое дерево лучше всего для лучины подходит. Все испытали: ольку, осниу, ивияк, сосну, пихту, лиственницу, кедр. Нашли, что лучше всего для лучины подходит береза. Ее и тотовили впрок. А вечерами надо было шепку лишь правильно под нужным углом укрепить на светце, чтобы не гасла и чтобы не вспыкуила сразу вся.

В поселке геологов, увидев электрическую лампочку, Лыковы с интересом поочередно нажимали на выключатель, пытаясь, как двухлетние дети, уловить страниую связь между светом и черной кнопкой, «Что измысильни! Аки солице, глазио больно глядеть. А перстом прикоснулся — жжет пузырек!» дассказывал Жарп Основич о первых посещениях семейством

мира, неожиданно к ним подступившего,

Одежда, обувь... На снимках видно, что это было. На всех одинаковые рубахи из конопляной ткани. У женщин это мешки с рукавами, перехваченые у пояса веревочкой, у муж-

чин тоже рубахи «мешком» и штаны «трубочкой».

Ткань для одежды добывалась с величайшим трудом и усердием. Севлась конопля. Созревшей она убиралась, сушилась, вымачивалась в ручье, мялась, трепалась. Из кудели на прядке, представлявшей собой веретеше с маховичком, свивалась грубая конопляная нить. А потом уже дело доходило до ткачества.

Станючек стоял в избе, стесняя жильцов по углам. Но это был агрегат, производивший продукцию жизненно необходимую, и к нему относились с почтением. Продольные нити... поперечная нить, бегущая следом за челноком слева направо, справа налево... Нитка к нитке... Много времени уходило, пока из

стеблей конопли появлялось драгоценное рубище.

Из конопляной холстины шили летние платья, платки, чулки, рукавицы. Из нее же шили «лапатинки» и для зимы между подкладкой и внешней холстиной клали сухую траву — власяницу, «Мороз-то крепок, деревья рвет», — объясняла Агафья.

Нафия.

Берегли «лапатинки»! Мы, пленники моды, часто бросаем в утиль еще вовсе крепкое платье, примеряя что-нибудь поневее, поживописны были лишь от завее, поживописней.

платок.

Легко понять, какою ценностью в этом мире была простая игла. Иголки, запасенные старшими Лыковыми на заимке, береглись как невозобновляемая драгоценность. В углу у окошка стоит берестяной ларец с подушечкой для иголок. Сейчас подушечка напоминает ежа — так много в ней принесенных подарков. А многие годы существовал строжайший порядок: окончил шитье — иголку на место немедля! Уроненную однажды иглу искали, провевая на ветру мусор.

Для самой грубой работы младший из сыновей Дмитрий ухитрился «изладить» иглы из вилки, принесенной в числе дру-

гого «железа» с заимки.

Нитки для всякого вида шитья из холстины и бересты, а поэже из кожи, были все те же конолляные ниги. Их ссучивали, натирали, если надо, пихтовой «серой», пропитывали детем, который умели делать из бересты. На рыболовные лески шла конолляная нитка. Из нее же вязались сети, вились веревочки, очень в холяйстве необходимые.

Кто из наших читателей видел, как растет конопля? Ручаюсь, очень немногие. Я сам три года назад удивился, увидев
в Калининской области на отороде делянку высокостеблистой,
характерно пактирней конопли. Зашел спросить: отчето не забыта? Оказалось, «поселы малость» — блох выводить». А было
врема — совеем недалекое! — коноплю сеяли воэле каждого
дома. И в каждом доме была непременно прядия, был ткашкий
стан. Коноплю, так же, как Лыковы, «брали», котра созревала, сушили, мочили, опить сушили, мяли, трепали... Из далекого теперь уже детства я помню вкус конопляного масла. Из холста — насластво мамы от бабущик, — лежавшего на дне семейного сундука, во время войны сшили нам с сестрой по одежке, окрасив колстину ольховой корой.

«Колопляное ткачество» Лыковых было для меня живой картникой на прошалого каждого дома в русской деревне. Но если в деревне холст при нужде можно было и выменять или купить, то тут, в тайге, коноплю надо было обязательно сеять, бережно сохранять семена и прясть, ткать... Сейчас заниматься этим у Лыковых уже некому, да и незачем. Но коноплю, я усльшал, наряду с картошкой и «кедорой» Карп Осипович помя-

нул благодарно в своей ежедневной беседе с богом.

Такого же уважения в здешнем быту заслужила береза. В молитвах Лыковых, наверное, места ей не нашлось — в тайте березы сколько угодно, недоглядел — березняк прорастает и в огороде. Но сколько всего давало это дерево человеку, судьбой

заточенному в лес!

И прежде всего береза Лімковых обувала. (Ліма в этих местах не растет, н плетенной из лыка обувки у Лімковых быть не могло.) Что-то вроде калош шили из бересты. Тяжеловата была обувка и грубовата. Набивали ее для тепла и удобства все той же сушеной бологной травой. Служили калоши во всякое время года, хотя какая уж там обувка при толще снега в полтора метра!

Лишь когда Дмитрий подрос и научился ловить зверей, а старший, Савин, овладел умением выделки кож, стали Лыковы шить себе что-то вроде сапог. Геологов калоши из бересты почему-то поразили больше всего, и они растащили их все на память, оставляя взамен Лыковым сапоги, валенки и ботинки...

Но назначение главное бересты - посуда! Тут Лыковым изобретать было нечего. Их предки повсюду в лесах делали знаменитые туеса - посуду, великолепную для всего: для сыпучих веществ, для соли, ягод, воды, творога, молока. И все не портится, не нагревается, не «тратится мышью», Посуда легка, красива, удобна. У Лыковых я насчитал четыре десятка берестяных изделий: туеса размером с бочонок и с майонезную банку, короба громадные, как баулы, и с кулачок у Агафын -

класть всякую мелочь.

Берестяной у Лыковых рукомойник. Подарили им жестяной, наблюдая, как часто они «омывают персты», но Лыковы этот фабричный прибор запихнули под крышу и держат по-прежиему в хижине берестяной. В хозяйстве у Лыковых там и сям лежат заготовки — большие листы бересты; распаривай и делай из этого материала все, что угодио. Когда прохудилось единственное ведро и затыкание дырки тряпицей эффекта уже не давало, из ведерной жести Дмитрий сделал сносное решето для орехов, а железную дужку пристроил к ведерку из бересты. Оно до сих пор служит. Именно этим ведерком Агафья с отцом носили воду к лесному пожару.

Один недостаток у берестяной посуды — нельзя на огонь ее ставить. Воду (и хорошо!) согреть можно, опуская в посуду каленые камии. Но в печь туес не поставишь. И это было очень «узкое место» в посудном хозяйстве. С заимки Лыковы взяли несколько чугунков. Но чугун хрупок, и к приходу геологов «печная посуда» исчислялась двумя чугунками, сохранность которых защищалась молитвой. Сейчас Агафья вовсю гремит кружками, котелками и мисками из «чудного железа» - из алюминия. Но старый испытанный чугунок в убогом ее хозяйстве как заслуженный ветеран стоит на самом почетном месте. В нем

варит Агафья ржаную кашу.

Много в хозяйстве и деревянной долбленой посуды. Корытец больших и малых я насчитал более десяти. Любопытно, что «хлёбово» (картофельный суп) до появления алюминиевых мисок и чашек ели из общего небольшого корытца самодельными

ложками с длинными черенками.

Слово «дефицит» Лыковым неизвестио. Но именно этим словом они бы назвали постоянную острую нехватку железа. Все, что было взято с заимки, - старый плужок, лопаты, ножи, топоры, рашпиль, пила, рогатина, клок толстой жести, мотыги, лом, серп, долото и стамески, - все за многие годы сточилось, поизносилось и поржавело. Но инчто железное не выбрасывалось. Подобно тому как бедность заставляет перелицовывать изношенную одежду, тут «лицевали» железо.

Мы сделали синмки мотыг, которыми ежегодно и много трудились на огороде. Это крепкие сучва березы с крючком, кочехленным железкой». Я видел лопату всю деревянную и только по инжней кромке полоках железа. Ктото на Лыковых слелал самодельный бурва — вещь, в хозяйстве необходимую. Но как ее сделать без кузни? Все-таки сделали! Примитивный, неуклюжий бурва, но дырки вертел.

Есть в хозяйстве тесло для долбления лодки и самодельные инструменты — вырезать ложки. Оттого что ими пользовались нечасто, они хорошо сохранклись. Все остальное изъедено вре-

менем и точильными камнями.

Если 6, придя к геологам в гости, Дмитрий увидел бы возлек новых домов самородки золота или еще какие-то условные ценности нашего мира, он бы не удивился, не стоял бы растерянно-пораженный. Но Дмитрий увидел возле домов (каждый представит эту картину!) много железа: проволоку, лопату без черенка, согнутый лом, зубчатое колесо, помятое оцинкованнокорыто, велерко без лиа, а около мастерской пелую гору веского лома... Железо! Дмитрий стоял, потрясенный таким богатетвом. Примеряя, что для чего могло пригодиться, он инчето не осменлися взять — сунуть в мещок или хотя бы в карман, хотя признавался потом, улыбаясь: «Греховное искушение было».

# лыковы

Понемногу о каждом из Лыковых... Одинючество, изнурительная борьба за существованих запретов, одинаковые молитвы, предельно замкнутый мир, наконец, сгеньу, казалось, должны предельно замкнутый мир, наконец, сгеньу, казалось, должны об сделать людей максимально похожими, как бывают похожи один на другой апельсины или инкубаторские цыплята. В самом деле, похожего много. И все же у каждого был свой сарактер, привычки, ощущение своего «я» на маденькой, всего в шесть ступенек, нерархической лестиние. Была у каждого своя любимая и нелюбимая работа, разными были способности понимать одно и то же явление, ну и много всего другого, интересующего обычно социологов и психологов.

Сказать о каждом непросто — четверых уже нет, только воспоминания...

## карп осипович

В «миру» он, несомненно, достиг бы немалых высот. По характеру от рождения лидер. И можно почувствовать даже теперь, когда годы человека смиряют, место «начальника» (не в

смысле должности, а в смысле «начала», возглавления чеголибо) для натуры его необходимо. Он возглавлял на занике Лыковскую общину. Он увел людей еще дальше — на реку Капр. Когда община его, изнуренная глукоманью, «попятилась, разбералезь», Карл Лыков — ему было тогла тридпать восемь не только не пошел за людьми, но углубился в тайгу еще дальше. За ним безропотно последовала жена его Акулина Карповна с двумя ребятишками на руках.

В семье Карії Осиповіч был и отпом, и все тем же строгим сімчальнимом». Его, и только его, одлжин были слушаться в работе, в молитвах, в еде, в отпошеннях между собою. Атафья в работе, в мтятенька» Так же звали и трое умерших детей, котя Савину было под шестьдесят, «Начало» свое старих поддерживал всечески. «Картошку тятенька» 1 екопал», — сказала Атафъя не в осуждение отца, а с пониманием места его в делах семейной общины. Его сыновъя носили на голове что-то вроде монащеских клобуков из холстины, себе же отец справил высочую шалку из камуса кабарти. Это было что-то вроде шапки Мономаха», утверждавшей власть его в крошечном царстве, им образованном.

 В свои 84 года Карп Осипович бодр. До сих пор лазит на кедры, когда «орешат», и ни на что в здоровье на жалуется, кроме того лишь, что «стал глуховат».

Но глухоту, как мог я заметить, старик регулирует. Когла вопрос ему непонятен или, может быть, неприятен — делает вид, что не слышит. И напротив, все, что ему интересно, «усекает», как сказал Ерофей, очень четко.

В разговоре старик постоянно настороже. Сам вопросов не задает, только слушает или «кажет сужденье». Но один вопрос все же был. «Как там в миру?» — спросил он меня после очерелного предания анафеме Никона и царя Алексея Михай-ловяча. Я сказал, что в большом «миру» неспокойно. И почувствовал: ответ старику лег бальзамом на сердие. Неспокой-ствие «мира» сообщало душеньюе равновсеме старику. Неглупого, но темного, фанатичного человека, несомненно, посещает иногда холодияя и опасная, как змея для босой поги, мыслишка: а правильно ль прожита жизнь?

Старик не потерял любознательность. Посещая геологов, «Карп Осипович войти в вертолет, отказавшись, однако, подняться — «не христианское дело». Из всего, что могло его поразить, на первое место надо поставить не электричество, не самолет, у него на глазах однажды вызетавший с косы, не приемник, из которого слышался «бабий греховный глас» Пугачевой, — поразил его больше всего прозрачный пакет из полиэтилена. «Господи, что измыслили — стекло, а мнется!» Восьмиконечный староверческий крест на могиле ее почернел. Возле него качается на вегру иван-чай, картофельные посадки подходят прямо к светлой земли бугорку. Умерла Акудина Карповна двадиать один год назад от «падсады» (тяжело подняла) и от голода, доконавшего слабое тело. Последние слова ее были не о царствии небеспом, ради которого она несла тяжелый свой крест на земле, а о детях: «Как будете без меня?»

Выла она, несомпенно, подвижницей, решившись разделить с Карпом жее муки ав веру». Муки были великие. Она секла лес, ловила рыбу, бечевой, идя по берегу, тянула лодку, помогала класть сруб, корчевать лес, рыть погреб, «залевала на кедру», сажала и рыла картошку. Забота об одежде была ее заботой. Печак приготовление едь. — тоже ее дела. И бы се сще четверо ребятишек, которых терпеливо надо было всему наччить.

Родом будто бы из алтайского села Бен, Акулина Карповна еще девочкой постигла от богомольцев старославянскую азбуку, научилась писать и читала церковные книги. Этой «великой мудрости» научила она и детей. Где же теградки и хотя бы простые караннаши для учебы детей в тайге? — спросите вы Конечно, ни теградок, ни даже огрызка карандаша не было у Акулины Карповыы. Но была береста. Был сок жимолости. Если макать в этот сок заостренную палочку, можно на желтой стороне бересты выводить бледно-синие буквы. Всех четырех научила писать и читаты!

В разговоре об этом я попросил Агафью написать мне в блокноте что-либо на память. Агафья достала с полки подарок геологов — «карандаш с трубочкой» и написала старославянскими печатными буквами. «Добрые люди к нам прибыли, помогали нам 4(17) июля дня от Адамова лета 7490 года. Писала Агафяя».

 Мамина память, — сказала Агафья, любуясь своими каракулями.

#### САВИН

«Савин был крепок на веру, но жестокий был человек», казал о старшем сыне Карп Осипович. Что скрывалось за словом «жестоний», спрашивать я не стал, но что-то было. Об этом глухо сказала Атафыя: «Бог всем судья».

Два дела знал Савин в совершенстве: выделку кожи и чте-

ние Библин. Оба дела в семейной общине почитались наиважнейшими. Выделку кож лосей и маралов Савин освоил сам, пытливо пробуя многие средства, и нашел наконец нужную технологию. Хорощо Савин и сапожничал. Смена берестяных калош на удобные легкие сапоги была, как видно, бытовой революцией, и Савин возгордился. Мелкими, но насущными ежедневными заботами стал пренебрегать. Скажет: «Брюхо болит...» Живот у Савина в самом деле был нездоровым. Но понять, где болезнь, а где капризы, в подобных случаях трудно. И уже тут можем мы усмотреть очаг напряженности.

Но главное было в другом. В делах веры он был куда «правее» старшего Лыкова и нетерпим к малейшему нарушению обрядов, соблюдению постов и праздников, подымал молиться всех ночью: «Не так молитесь!», «Поклоны кладите земные!» Богослужебные книги читал Савин хорошо, Библию знал наизусть. Когда уставшая возле лучины читать Наталья сбивалась или что пропускала. Савин из угла поправлял: «Не так!» И выяснялось: в самом деле не так.

Стал Савин поправлять и учить помаленьку слабевшего Карпа Осиповича, и не только «в вопросах идеологических», но и в житейских. И тут нашла коса на камень. Отец не мог позволить строптивому сыну верховодство не только из самолюбия. Он понимал, какую жизнь устроит семье Савин, окажись он «начальником».

Геологи, знавшие Лыковых, говорят, что был Савин невысокого роста. Бороденка, походка, самоуверенность делали его похожим на купчика. Был он сдержан, даже надменен со всеми, давая понять, кому какое место уготовано «там», перед судом божьим. За «своими» в поселке геологов Савин глядел в оба. Именно он чаще всего говорил: «Нам это неможно!» И «вельми пенял Дмитрию за греховность в обращении с миром». В последнее время Лыковы приходили в поселок лишь вчетвером, «А Дмитрий?» Дел уклончиво объяснял: «Дела у сына. дела...»

В прошлом году в октябре Дмитрий неожиданно На Савина это сильно подействовало, «Болезнь живота» обострилась. Надо было лежать и пить «корень-ревень». Но выпал снег, а картошка не убрана. Отец и сестры замахали руками: «Лежи!» «Но вельми упрямый был человек, все содеет противоречия ради», - горестно вспоминает отец. Вместе со всеми Савин копал из-под снега картошку. И слег,

Наталья села возле него. Не отходила ни днем ни ночью. Можно представить положение этой сиделки возле больного в жилье, освещенном лучиной, среди тряпья, среди многолетней грязи. Когда брат умер, она сказала: «Я тоже умру от горя».

Она вместе с отцом н сестрою клала брата в замерэший снег «до весны». И свалилась без сил и належды подняться. Умерла она через десять дней после Савина, 30 декабря

1981 года на сорок шестом году.

Геологи говорят, что Наталья с Агафьей были очень похожн. Сходство, я думаю, дополняли одежда и манера говорить в нос, сильно растягивая слова. Но была Наталья повыше ростом. Агафья называла ее «кресная» (была сестра ей крестной матерью, а Савин крестным отпом).

Со смертью матери старшая дочь как могла старалась ее заменить. «Пообносились мы после маменьки сильно, но кресная все-таки научилась ткать и шила всем «лапатники».

Удел Натальи был шить, варить, лечить, мирить, жалеть,

успокаивать. Получалось все не так, как у матери. Наталья страдала от этого. «Кресную слушались плохо. И все пошло прахом». — сказала Агафья.

У сестры на руках Наталья и умерла. «Жалко мне тебя.

Одна остаешься...» — были последние ее слова.

## **АГАФЬЯ**

Первое впечатление: блаженный, отсталый умственно человек - странная речь, босая, в саже лицо и руки, все время почесывается. Но, привыкнув к речи и как следует приглядевшись, понимаешь: нет, с головой все в порядке. Отсталость у этой неопределенного возраста женщины, как сказали бы знатоки человеческой сущности, социальная. Мир, в котором росла Агафья, ограничен был хижиной, огородом и кружочком тайги. Рассказы о мнре родителей... Но что могли они рассказать, если и сами выросли на обочние жизни, были темны, суеверны и фанатичны.

Фанатизм у Агафын не очень заметен. «Нам это неможно», - говорит она у костра, наблюдая, как мы попиваем чай со сгущенкой. Краешком глаза она посматривает на отца -«нет, неможно». Если бы снят был запрет, она, мне кажется, с удовольствием попила бы чаю, отломила бы даже кусочек

плитки со странным названнем «шоколад».

Через два дня я уже хорошо понял: Агафья не только умна. но человек с чувством юмора и нронии, умеет над собой по-

шутить, о серьезном деле скажет не без улыбки.

Агафья умеет шить, стряпать, владеет хорошо топором этим летом срубила что-то вроде таежного зимовья на втором огороде, стол в хижине ею сработан. «А чего же не братья?» -«Их просншь, просншь, легче самой».

Если б Агафья заполняла своим «карандашом с трубоч-

кой» какую-нибудь анкету, то нашла бы в ней место заметнть, что человек она «не нзбяной», ее стихия — огород и

тайга.

С Дмитрнем вместе Агафъя рыла ямы для ловли маралов, может ваеря осъежевать, готовила и сущила над костром мясо. Знает Агафъя повадки зверей, знает, «какую траву в тайте можно есть, а от какой умрешь». В позапрошлом году разрешна она задачку, которая не по силам оказалась даже и Дмитрию, знавшему евсе, что бегает по тайте, как свои персты на руке». В яму попался зверь. В суматохе и в сумраже все решили, что это лосенок. Но когда опустным лестинцу в яму — заколоть зверя, «лосенок» рявкиул. Савии и Дмитрий с нежоумением разглядывали диковинку — такого зверя они не знали. И тут Агафъя сказала: «Это польская свинья! Маменька, помитет, возронла, что есть такне». И в самом деле — геологи подтвердили — польская (дникая, полевая) свинья, кабан то есть. Зашли кабаны в это место совсем неданок, кабан то есть. Зашли кабаны в это место совсем неданок.

Имея прекрасную память, Агафья вместе с Савином вела

очень важное для семьи дело — счет времени.

очень важное для семья дело — счет времени.
Сейчас заботы Агафын умножились. Печь, огород, заготовка продуктов на знму, разные мелкие хлопоты. Не теряет належды поймать и марала: «Мяспа-то на-ало на энму хоть ма-

лость».

В поселке геологов бывает Агафыя охотно. <Вто прямо как святон правдинк, Уж так со всеми глаго-олишьконечно, в этих беседах непременно кто-нибудь скажет: «Агафыя, выходила 6 ты замуж. Вон какой парень у нас!» — и укажут обычно на красивото рослого Васку-бурильщика. Агафъя шутки вполне понимает. И отвечает всегда одинаково: «Нет, это неможно. Я Христова невеста».

Осторожно выясняя отношения в семье, мы с Николаем Устиновичем спросили Агафыю, кто из братьев ей больше нравился, «Ин-итя! — аж вся просияла Агафья и вдруг подиесла к глася,

кончик даренного ей платка. — Ми-итя!»

Такова эта единственная зеленая веточка на усыхающем дереве Лыковых.

дмитрии

На бумаге сейчас это имя я вывел с волнением: такое чувство, будто я знал и любил этого человека. В семье Льковых он был особенный. Молился как все, но фанатиком не был. Для него богом была тайга. Дмитрий вырос в ней и знал ее превосходно. Знал все звериные тропы, «подолгу мог наблюдать всякую тварь, понимал, что тоже, как человек, она хочет жить». Это он, повзрослев, начал лювить зверей. До этого мяса Лыковы не сели и шкур не имели. Он понимал, где стойит рыть ловную яму, а где не стоит. В самодельный капкан поймал даже волка. Отличию нзучил повадки животных: «Кабарга — зверь ленивый, весь путь ее по тайге с нашу тропку от реки к дому». «Лось холок по глубокому снегу», а марала он мог преследовать целый день.

Вынослив Дмитрий был поразительно. Случалось, ходил по сиегу босой. Мог зимой в тайге ночевать. (В холщовой «лапатинке»-то при морозе за 401) «Рыбу ловил, — рассказывают геологи, — стоя босой на камие посредние реки. Подымет одну

ногу и стоит, как гусь, на другой».

Вся таежная информаций стекалась к Лыковым через Дмитрия. Знал, где, что и с каким зверем случилось. Агафье показывал итенчиков рябчика, белок в гайие. «Гляди — четыре! Холодио, вот и собрались...» С первым, «добрым медведем» Дмитрий сходился, когда орешия, вплотную. «Тас опасался, а к Мите медведь вот так подходил», — Агафья дотянулась палкой до рокозака.

Карактер у младшего Лыкова был тихий и ровный. Спорить не любил. Савину скажет только: «Ладно тебе...» Любую работу делал охогию. Берествиве туеса почти все его производства. И бересту заготавливал он. Знал, в какое время лучше всего береза ее отдает. Печь в доме сложена Дмитрием. Ступу сделал с пестом на упругом горизоитальном шесте — стуксцена, а кверху пест въягеате, как на пружине. Сделал станочек
для кручения веретена, «морды» для рыбной ловли из хвороста — хоть на выставку

В стане геологов Дмитрий бывал всегда охотно, хотя внешне радости не выказывал. Все осмотрит, рукою потрогает, тяхо скажет: «Да...» Увидев на картонной стенке календаря картинку, спросил: «Москва?» И был доволен, что сам узнал город, о

котором слышал не раз.

В постройке, где пыхтел дизель, Дмигрий почувствовал себя неукотно, заткиру тин, закрутил головой, не поинмая связи между этим шумом и светом, горевшим в домах. Но какое впечатление произвела на него лесопилка! «Он просто остолбенся, наблюдая эту машину, — сказал Ерофей. — Пильщик Голи Сычев сразу же стал для него самым дорогим человеком в поселке». Можно поиять! Бревно, которое Дмигрий полотнил день или два, тут на глазах превращалось в красивые ровные доски. Дмитрий гротал доски ладоныю и говорых: «Хосошои.»

В сентябре прошлого года четверо Лыковых пришли с обычным своим визитом. Попросили помочь им вырыть картошку. И сказали, что Дмитрий лежит больной. Неделю изаза, ставил на рыбу закол, простыл в колодиой воде, сейчас лежит в горячке и задыхается. Медик Любовь Владимировия Остроумова, попросившат подробно рассказать о болезни, сразу же поизла: воспаление легких! Давали лекарство, предложили из лодке доставить больного в поселок, сказали, что вызовем вертолет. Отказались: «Нам это неможно. Сколько бог даст, столько и будет жить».

Когда Лыковы в этот вечер (6 октября 1981 года) вернулнсь домой, Дмитрий лежал в приречной избушке на полу мертвым. Схоронили его в кедовой колоде, под кедором же, в сторо-

не от избушки.

Когда мы от Лівковых ухолили, то постояли возле могилы, и я попроенл Ерофев заглящуть в хнжину. Она была заколочена. На правах «своего человека» Ерофей выдернул гвозли, и мы оказались в ннякой, черной от копоти и холодной, как погреб, урбленой конуре. Все те же короба с сущеной картошкой, с орехами и с горохом. Олежонка из мешковины висела на гвозде, вбитом в стену. Бурого цвета стоптанные сапоги из кожи марала стояли у двери. На окошке отарок свечки, четыре фабричных рыболовных крючка, картинка от сигаретной коробки с изображением самолета...

— Где же он мог тут лежать?

— А вот где стоим, на полу.
 Пол, как и в хижине наверху, пружниил от кедровой и картофельной шелухи, от рыбных костей.

Мы с Ерофеем, люди немолодые уже, много всего повидавшне. вдруг вместе вздрогнули, представив, как тут, на полу, в

щели между затхлыми коробами умирал человек.

Ерофей заколотил дверь. Подпер ее для надежности колом, н мы пошли к Абакану. Тут, у тропы по каньону, лежала долбленая, прикрытая берестой лодка, еще не вполне законченная.

 — Дмитрий мне говорил, — вспоминал Ерофей, — что будет лодка — чаще будем и видеться. Не всегда ведь вброд Абакан

перейдешь...

Ерофей припоминл один разговор с Дмитрием в прошлом году как раз у этой вот неоконченной лодки. «Я сказал: ты замечательный плотник! Переходи к нам — люди нужны. И мы все тебя любям. Дмитрий поглядел на меня глазами, полными благодарности, но ничего не ответил. Я думаю, не случись эта смерть, он бы к нам мало-помалу прибился».

## житье-бытье

Где-то на середние тут прожитых лет глава семейства решил Савина и Дмитрия отделить — поставить для них избушку возле реки, в шести километрах от «резиденцин». О причинах «раздела» разговор у нас не сложился. Но можно этп причин предположить. Во-первых, в одной избушке было тесно шестерым; во-вторых, не хуло иметь форпост у реки и рыболовную базу; в-третым; с Савином отношения становились все тяжее; и, наконец, возможно, самое главное, надо было предот-

вратить опасность кровосмещения, что было делом нередким в

«бегунском» староверческом толке.

Избушку поставили у реки. Легом Савин и Дмигрий жили в ней, заинмяясь охогой, рыбной ловлей, поделжами, огородом. Сообщение между двумя очагами было почти ежедневным. Холили друг к другу в гости — это как-то разнообразило жизнь. Но осенью братья перебирались в родовое жилище совсем. И долгую зиму коротали опять вшестером. Не бездельничали. Борьба за существование властно гребовала от каждого доли груда. И если даже срочной работы не было, Карп Осипович се все равию для всех нажодил, понимая, что праздность была бы тут пагубной. «Татенька руки сложивши посидеть не давал», — вепоминает Агабыя.

Бъли и праздники. В эти дни делали то лишь, что было необходимо, — печь истопить, воды принести, спет у двери почистить. Ранее мать, а после Нагалья в праздничный день к монотонной картофельной пище добавляли что-нибуль из «лабазинх припасов» — шматочек мяса или ржаную кашу. Досупо праздникам заполнялся молитвами, чтением читаных-перечитаных книг, воспомнаниями различных событий, реденьких в этой жизни, как чахные сосенки на болоте. Развлечением было

рассказывать, что каждый видел во сне.

 Какой же самый интересный сон приснился тебе? — спросил я Агафью, полагая, что от вопроса она с улыбкою отмах-

нется. Но она серьезно подумала и сказала: — Зимой раз цё мне приснилось — чудо! Кедровая шишка с нашу храмину размером... — Агабъя сделала паузу, ожидая

моего запоздавшего удивления. — Да, Митя из шишки той орехи топором выколупывал. И каждый вот с чугунок... Это была, как видно, классика сновидений, потому что п

Карп в другом разговоре сказал: «Агафье однажды приснилась кедровая шишка, поверите ль — с нашу хибарку!»

Мир Лыковых был очень маленьким: хижина и пространство вокруг, измеряемое дневным переходом. Лишь Дмигрий однажды, догоняя марала, шел двое суток. «Ушел вельми далеко. Марал утомился, упал, а Дмитрий ничего».

В этот раз ради маральего мяса вся семья совершила путеществие с двумя ночевками у костра. И этот поход вошел в ряд событий, которые вспоминали, когда, находясь в хорошем

расположении, разматывали клубочек прожитой жизни.

Узелками в этом клубочке были: эпопея борьбы с медведей падение (без серьезных последствий) Карпа Осиповича с «кедры»; голод 61-го года; смерть матери; строительство хатки возле реки; год, когда обулись в кожаные сапоги, и день паники, когда вдруг потеряли счет времени... Вот п все, что вспомиили вместе отец и дочь.

Великим событием было появление тут людей. Для младших Лыковых оно было примерно тем же, чем стало бы для нас появление пресловутых «летающих тарелок», реально приземлись они где-нибудь возле Загорска или тут вот, в местечке Планервая, где я сиху сейчас над бумагой. Агафыя сказала: «Я помию тот день. То было 2 июня 7486 года (15 июня 1978 года)».

События, которые мир волновали, тут известными не были. Не знают Лыковы никаких знаменнтых имен, не знают, что била большая опустошительная война. Когда с Карпом Осиповичем, поминашим «первую мировую», геологи завели разговор о недавней войне, он покачал головой: «Это цё же такое, второй раз, и все немцы. Петру проклятье. Он с ними шашии волил. Елак...»

Заметили Льиюоы сразу, как только были запущени, первис спутники: «Звезды стали скоро по небу ходить». Честь открытия этого записана в хронике Ликовых за Агафьей. По мере того как «скорых» звезд становилось все больше и больше, Карп Осипович высказал гипотезу, смелость которой Савином была осмениа сразу: «Из ума выжил. Мыслимое ли глаголишь?» А гипотеза шестидесятилетнего тогда Карпа Осиповича состояла в том, что это «люди измыслили что-нибудь и пускают огии, на звезды вельми похожие».

Что «огни» не просто пускаются в небо людьми, а сами лочем ружатся в них по небо, узнали Лыковы от теологов, по синсходительно засмеялись: «Это неправла.». Между тем самолеты, высоко и даже сравнительно низко над тайгой пролетавшие, они видели. Но в «старых книгах» было сему объяснение. «Будут летать по небу железные птицы», — читал Савин.

Время текло тут медленно. Показывая часы, я спросил у Агафы и Карпа Осиповича, как измеряют время онн. «А цё измерять? — сказал Карп. — Лето, осень, зима, весна — вот тебе год. А месяц по месяцу видно. Вои погляди, уже ущербился. День же просто совсем: утро, полдник и вечер. Летом, как тень от кедры упадет на лабаз, то полдник».

Счет времени по числам, неделям, месяцам и годам имел, однако, для Лыковых значение наиважнейшес Потеряться во времени — они отчетливо сознавали — значит разрушить строй жизни с праздниками, молитвами, постами, мюседами, диями рождения святых, со счетом своих тут прожитых лет. Счет времени самми типательным образом берегли. Каждый день начинался с определения дия недели, числа, месяца, года (по допетрояскому висистению). Жрецом, следышим за временем, был Савин, и вел это дело он безупречно, не ошибаясь. Никаких зарубом, как это было у Робинзона, Савин не делал. Феноменальная память, какая-то старая книга, проверка счета по рождению Луны и непременные коллективные определения угром, ез какой день живем», были частями этого житейского календаря. Не отстали, не забежали Лыковы в хронике жизни на а один дены 5 то поравило геологов, когда они спросили

при первой встрече: «А какое сегодия число?» Это поражает

их и сейчас, когда встречаются они с Лыковыми.

«Лишь однажды, — рассказывает Агафья, — Савии испугаля, что сбилел». Это был деиь большой паники. Все вместе стали считать, сличать, вспоминать, проверять. Агафья с ее молодой памятью сумела схватить за хвостик чуть было ие ускользичувшее Dремя.

С нескрываемым удовольствием Агафья объясивла нам всю систему учета бегущих дней. Но люди, привыкшие к справочной службе, часам, отрывным и табельным календарям, инчего, разумеется, не поияли, чем доставили милой Агафье вполие за-

кониое удовольствие.

О людях младшие Лыковы знали по рассказам-воспоминаими старших. Вся жизиь, в которой они не участвовали, именовалась «миром» «Мир этот полон соблазнов, греховен, богопротивен. Людей надо танться и бояться» — так их учили. Можно полить потрясение младших в семье, забитых и темных, но не лишенных способности размышлять, когда они увидели:

«Люди, хоть и ие молятся, а хорошие люди».

У Лыковых появились искренине друзья. Я попросил Атафью нетрика их назвать. Назвали: «Едлицев Евгений Семенович — золотой человек... Ломов Александр Иванович — помоги ему бог, тоже хорошее сердце имеетэ. Сердечным другом Льковых был наш проводник Седов Ерофей Сазонтьевич. С им старик и Атафья советовались, просили о чем-то, уговаривали взять орешков. В числе друзей значится тут повариха геологов Надежда Егоровия Мартасова, которой Атафья исповедовалась во всем после смерти сестры, геолог Волков Григорий. «А помингел итех четверых, что первыми к вам пришли?»— «А как же: Галя, Виктор, Валерий, Григорий! — в один голос сказали отец и дочь.

Появление людей вначале Лыковы прыняли как печальную неизбежность. Но очень скоро из молодых кто-то робко предположил, что они «богом посланы». Савину и Карпу Осиповичу такое толкование событий понравиться не могло. На приглашение посетить лагерь не сказали ин еда», ин «нет». Однако скоро пришли. Сначала, правда, вдвоем: отец и Савин — разведать. А позже и все заявились. И стали являться в два ме-

сяца раз.

С каждой встречей отношения все теплели. Было обоюдию жгучее любопытство. Гелолги показывали «найдениым людям» все, что могло их интересовать. Савии долго стучал по фанере иоттем, разглядывал ее с торпа, даже понюхал: «Цё такое, доска не доска — вельми легкая и прочна». Бензопила, поиятное дело, повергла всех в изумление. Лодку с мотором оглядели, ощупали, проплать ие решились, и ос интересом смотрели, как лихо легела она против течения Абакана. Хозяйственный Карп Осиповчи, все оглядев, оценив по достоинству, счел нужным дать начальнику экспедиции тайный совет: «Повара прогони, Нерадив. Картошку чистит, не сберегая добра. И мно-

го харчей собакам бросает».

С собаками дружба не вышла у Лыковых. Добродушные, разноплеменные, готовые всякого обласкать, облизать, Ветка, Туман, Нюрка и Ахламон никак не хотели признавать Лыковых, подинмали при их появлении лай несусветный. По этому лаю даже стали определять: не гости ли с гор? Бежали за мостик глянуть, В самом деле, гуськом, босые, в занятных своих одеждах, с длинными посошками шли Лыковы. Необычный вид этих людей и запах, очень далекий, конечно, от ароматов «Шанели», собак возбуждали, и стнхали они «вельми неохотно».

В поселке есть хорошая баня. И при отсутствии прочих других удовольствий в тайге топят ее почти ежедневно. Лыковым предложили попариться, Все наотрез отказались: «Нам это

неможно»,

Среди запретов, ни разу никем не нарушенных, была и еда. Уж чем только не соблазняла их повариха! Нет! Садились в сторонке под «кедрой», развязывали свои мешки и ели черный

картофельный хлеб, запивая водою из Абакана.

Спать, однако, соглашались под крышей, Дмитрий, не раздеваясь, в своей «лапатинке» ложнлся на раскладушке - «тепло и мягко, и свет вельми добрый». Дед ложился спать у кровати, Савин то ли по привычке, то ли из принципа спал полусндя на корточках, прислонив голову к стенке,

В беседах, проходивших обычно живо и даже весело, однажды дело дошло до момента неизбежно естественного, «Бросали бы вашу нору, перебирались бы к нам!» - сказала сердобольная повариха, считавшая долгом особо печься о Лыковых-сестрах. Все примолкли и повернулись к Савину. Даже дед поднял брови, «Им надо прясть н богу молиться», - сказал Савин.

Более к разговору на эту тему не возвращались. Но визнты взанмные не прекратились. Отношения становились теснее и дружелюбней. Возле реки у нижней избушки Ерофей показал мне «пункт связн» — берестяной шалашик под кедром. В нем когда-то геологи оставили глыбку соли с надеждой; возьмут, С тех пор шалашик служит для всяких случайных посылок. Вверх по реке поднимается кто-нибудь - в шалашик кладет гостинец. И в нем, в свою очередь, всегда находит берестяную упаковку орехов или картошки,

Оставшись вдвоем, Карп Осипович и Агафья, по словам Ерофея, «совсем обруселн». Откровенно говорить стали: «Без вас скучаем». А когда дошел до них разговор, что участок геологов могут закрыть, погрустнели: «А как же мы?» - «Ла к людям, к людям надо вернуться!» — сказал Ерофей, «Нет. нам неможно. Грешно. И вельми далеко углубились, чтобы вер-

нуться. Тут умирать будем».

Наши с Агафьей и стариком разговоры были обстоятельноголгими и для обеих сторон интересными.

В день, когда плотничали, старик спросил:

— А как там в миру? Большие, я слышал, хоромины ставят...

Я нарисовал в блокноте многоэтажный московский дом.

— Господи, да что же это за жизнь — аки пчелы во сотах! — изумился старик. — А где ж огороды? Как же кормиться при такой жизни?!

Бъли в общении и маленькие проблемы... Об отношении Ликовых к бане, к мылу и к теплой воде я уже говория. В кижине возле дверей и на дереве, возле которого мы разложили костер, висят берестяные рукомойники. Общаясь с нами, старик и Атафъя время от времени спешили к этой посуде с возой и омывали ладони. Не от грязи, а погому, что случайно коспулись человека из «мира». Причем, я заметил, мытъя датоней даже и не было, был только символ мытъя, после чего Карп Осипович тер руки о портки чуть повыше коленей. Атафъя

же - о чериое после пожара платье,

Были у нас с Николаем Устиновичем некоторые трудности с фотографией. Ерофей предупредил: «Синматъся не любат. Считают — грех. Да и наши их одолели снимавьем». Все дли мы крепились — фотокамеры из рюкзаков не доставали. Но в последний день все же решились засиять избушку, посуду, животных, какие ютились возле жилы. Старик с Атафьей, набольдя за нашей суетливо-водокновенной работой в окошко из хиживы, говорыт сидевшему возле иих Ерофею: «Баловство это..» Раза четыре «ценчки» случнись в момент, когда старик и Атафья попадали в поле зрения объектива. И мы почувствовли: ие попаравилось старику. И действительно, он сказал Ерофею: «Хорошие, добрые люди, но цё же машинками-то объекцались...»

Когда мы взялись укладывать рюкзаки, Карп Осипович и Агафья опять появились с орехами — «возъмите хоть на дорогу». Агафья хватала за край кармана и сыпала угощение со

словами: «Тайга еще народит. Тайга народит...»

Перед уходом, как водится, мы присели. Карп Осиповнч выбрал каждому посощок: «В горах без опоры неможноз. Вместе с Алафьей он пошел проводить нас до места, где был поту-

шен пожар.

Мы попрощались и пошли по тропе. Глядим, старик в леафья семенят сазди — «еще проводим». Проводили еще порядочно в гору — опять прощание. И опять, глядим, семенят. Четыре раза так повторялось. И только уже на гребие горы дос, нас провожавших, остались. Агафья теребила кончик дарениото ей платка, хотела что-то сказать, но махнула рукой, невессело ульбирувшись.

Мы задержались на гребне, ожидая, когда две фигурки,

минуя таежную часть дорожки, появятся на поляне. Они появились. И, обернувшись в нашу сторону, оперлись на посошки. Нас видеть они уже не могли. Но, конечно, разговор был о нас.

 До зимы теперь разговоров, — сказал Ерофей, прикидывик когда сможет еще навестить это не слишком людное место, — Люди же, люди — жалко!

— Люди же, людн — жалко:
 Тропинка довольно круто повела нас винз к Абакану.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вот такая история... Почти «текопаемый» случай в человеческом бытии. Можно предположить: таких тупиков фанатичная вера в силы, лежащие за чертой жизин, и бество от самой жизин рождали в прошлом немало. За триста лет от Никона и Петра тайта поглотила миожество всяких скитов, хижни, могильных крестов. Но одно дело — давнее прошлое, другое — как эхо прошлого, как находка живого мамонта, этот таежный случай.

Сложное чувство испытал я, встретившись с Лівковыми, очень заинмала возможность крошений группы людей выжить в добровольно избранных ею условнях без соседства себе подобных, без радости ульбитуться кому-то, без возможности попросить помощи, подать, наконец, кому-то предсмертный крик. Один на один с небедной, ко беспощалной природов. Не с той стриродойь, куда мы ходим и ездим подышать воздухом, полюбоваться закатом, послушать итин и вериться потом в жилище с теплой водой, со светом, с магазимов в пяти шагах. Тут вызов был брошен силам, с которыми люди имели дело в далекопещерные времена.

Развина между теми давними нашими предками и этими добровольными робинзонами, конечно, была. Лыковы принесли от людей «багаж» навыков и умения взять у природы хотя бы насущное. Но «багаж» этот был очень топини. Многое надобыло самим открывать, изобретать, приспосаблявать. В честом виде борьба за существование! Борьба драматическая, как полет во вселенную без возвращения на Землю. Лыковы в этой борьбе, надо признать, одержали победу.

Но каков смысл победы, одержанной стариком Льковым, пережнвшим свое потомство? Эта победа бессмысленна. «Жипи, страдали..» Не в радостн жизни, не в продолжении себя в 
делах и в потомстве виделся смысл, а лишь в страданиях, чтобы заслужить «блаженство на небе» или хотя бы снисхождение бога.

Бурильщик в поселке геологов, когда это все мы вечером обуждали, сказал: «Если бы богом был я, то, вопрошяя о том, кто и как тут жил на земле, я бы, выслушав Лыковых, усмехнулся: грех, великий грех - так неразумно, так жалко распо-

рядиться жизнью!»

Бывают в человеческой жизни ошибки — оступился в отношениях с близкими, задоровье несомотрительно потерял, обидел кого-то, стезю в житейских делах неверную выбрал, потратил слыл на что-то бесплодпос. Да мало ли в жизни ошивок подчас драматических. Но целую жизнь превратить в сплощную ошибку — это трагелия Я не решинася задать Карпу Осипомичу вопрос: режения и обо всем, что следано его водей? Вопрос суровый, и он, возможно, сам по себе встает ночами е седой голове старика, ибо нельзя не видеть, сколь печален конеци таеживого жития.

Всех Лыковых жалко. Старика жалко — впустую потратил крепость своего духа, житейский опыт, сильную волю. Акулину Карповну жалко — она как заблудшая нитка в хождениях за иголкой. Старший сын умер озлобленным против отца, фанатически убежденным, что жить было надо еще суровей, чем жили. Наталья... Гляжу на снимок: рассматривает подаренный ей платочек — минута маленькой радости. Что было отрадного в ее жизни? Пряла, варила, утешала и умерла с мукой: а как же Агафья? Дмитрий... Он, кажется, прозревал, и можно только догадываться, какие бури сомнений и трудных вопросов рождались в его душе. И Агафья сейчас... Вспоминаю ее в первый день встречи после тушения пожара. Вся черная, валится от усталости, И передышки не видно. Сейчас, представляю, роет картошку, а там зима с полутораметровым снегом возле избенки. И завтрашний день? Отец пока еще крепок, но 84 — это 84. Что будет с ней? С геологами мы говорили об этом. «Придумаем что-нибудь, — сказал Ерофей, — не бросим одну».

Мир человеческих ценностей.. В нем много крайностей и условностей. Олин строит разве что только не замок с гаражом, с заборами, с дорогой мебелью и вздыхает, несчаствий у соседа еще богаче. Другой счастлив тем, что сеть у него врихваке. Один даже к соседу за два квартала едет в автомобиле и в лесу силит на раскладном стуле, другой пешком готов до полюса топать. Один не расстается с приемником, телевноо-ром, другому ухо радует стрекотавите сороки и гвалт воробев. Один жаждет побыть в одиночестве, другому порай компанию. Можно и Ликовых в какуро-либо самую крайность зачислить и попытаться их как-то понять. Однако есть вещи, без каких человека представнять трудно: гелло, свет, чиствя рубащка, чистая постель, возможность ульбиуться кому-то, отпованться хотя бы в соседнюю девенно учанть. Как дочтве

живут. Всего этого Лыковы были лишены.

Пятачок жизни (15 × 15 километров) с небом над головой был мин исхожен очень усердию. И что-то в этом крошечном мире они, разумеется, открывали. Но была еще большая Земля, постепенное открывание которой по книгам, по картам, а

потом в маленьких и больших странствиях — величайшее наслаждение и ралость для человека. Этой радости Льковы были лишены совершенно. Они не знали, что Земля — это шар, не знали, что есть на ней Антарктида, Камчатка, теченне Гольфстрим, вулкамы, пустными, что большая часть Земли — океан, что люди опускались на самое дно океана и по полгода летали в небе.

Не знали Лыковы, что, кроме Никона и Петра I, жили на земне великие люди: Галилей, Колумб, Магеллаи, Леонардо да Винчи, Ленин, Толстой, Циолковский... Конечно, человек может быть счастлив и не зная всего, что было на земле до него, но познание мира — одна из самых значительных радостей жизни.

И есть в этом росте познания особая грань, когда после всего, что дорого с детства, человек расширяет границы любен. Родными ему становятся большие пространства, он чувствует себя хозянием этих пространств, опущает себя частнией большой человеческой общности на Земле. Это великое чувство, чувство Родины, у Ликовых было с крупинку.

Убито было в этой убогой жизни и чувство красоты, природой давное человеку. Ни цветочка у кижины, никакого украшения в ней. Никакой полытки украсить одежду, вещи. Не знаил Лыковы песен. Первобытные люди в этом были ботаче Их завитушки на дошедших до нас горшках, их рисунки на степах вещето — отъажение валости бытия.

Научились писать... Но спроса на это умение не было. Лишь иногда оставляли друг другу записки на бересте: «Ушел на

охоту», «Глядите нас на черничнике».

Й еще одна иностась в этой редкой истории. Каждый человок в жизни имеет право быть хозянном своей судьбы. Лькомы, Акулина и Карп, свою судьбу выбирали сами. А дети? Дети Льковых стали пленниками обстоятельств. Они были в жизненией западне. Перед любым человеком в жируэ открыто несчетное число троп и дорожек, множество разных возможностей — пробуй и выбирай. Тут же выбора не было.

И заглянем, наконец, в сердцевину трагедии: нарушен был ход самого естества жизвин. Младшие Лыковы не имели драгоценной для человека возможности общения с себе подобыми.

не знали любви, не могли продолжить свой род.

Виною всему фанатичная, темная вера в силу, лежащую за пределами бытия, с названием бот. Религия, несомиенно, была опорой в этой страдальческой жизни. Но и причиной страшного тупика была тоже она.

Религнозность в этих особых «бегунских» условиях издавна обрастала множеством разных табу и обрядов, продик-

тованных жизнью.

Мыло, спички «греховны» издавна потому, что где же их вять «бегуну». А вот картошка, некогла очень греховная («многоллодное, блудное растение»), стала основной пищейкуда ж без нее? Вся «мирская» еда «греховна», потому что, отведав ее, разве станешь есть свой землистый «лыковский клеб»? И это табу обозначено четко и строго — грех1 За все общение с теологами Лыковы не попробовали ни хлеба (у геологов он отменный — Москва позавидовать может!), ни сахара, ни молока, ни чая, ничего — грех1

Кое-что в разряд «греховного» Лыковы запесли уже тут, на горе. Баня — пример характерпый. Карп Осипович в молодости парился с веничком. В таежном житье баня могла бы стать главной радостью бытия, могла «диктовать» чистоту и опрятность во многом другом, служить лечебницей. Но Лыковы опустились, и баня сделалась учреждением греховным...

Любопытство и сострадание вызывает эта вдруг неожиданно, сразу поредевшая группка людей. Трн смерти почти друг за другом! Как можно их объяснить? Может, какой-то привычный и безопасный для «мира» впрус, запесенный сюда, оказался для Лыковых роковым? Я это выясляя специальная

И, думаю, вирусы ни при чем.

Ныие молное слово «стресс» Лыковым незнакомо. Но вменно отпот встрасся коснулась их всех. Появление людей, общение с ними, мгновенное расширение мира от пятачка до гигантских размеров было для младиних Лыковых подлинным потрысения. Добавим сюда мучительные вопросы: «А правильно ль жили? Вон как у них — тепло, светло, всесло. А у нас?» И в это же времх Савин с его окриками, да и внутренний голос: «Недыз, греховною Это был стресс такой силы, какой, возможно, не пережили люди даже при высадке па Лупу. Им-то и были ослаблены силы уже постаревших людей (Савину было 56, Наталье— 46, Дмитрию — 40).

Дмитрий до этого не простужался, ходил, случалось, босой по снегу, в ледяной воде ловил рыбу. Но всему ведь бывает предел. И тут ослабленный организм с воспалением летких справиться не сумел. Пенициллин бы, возможно, помог. Но я уже говорил, как отнеслись к предложению о помощи Лыко-

вы: «Сколько бог дал, столько и проживет».

А дальше пошло как в известном правиле домино: одна костяшка упала — валится друг за другом весь ряд. Савин и Наталья давно страдали болезнью кишок. Смерть Дмитрия резко болезнь обострила. Наталья прямо сказала: «Умру от горя...»

И осталось Лыковых двое.

Время поставить точку. Я внимательно оглядел памятные вещинки, привезенные из тайги: краюшка черного страшноватого «хлеба», еловый посошок, даренный стариком Карпом мне на дорогу, туесок, с которым Дмитрий ходил на рыбалку.

Перебрал снимки, сделанные на Абакане. Дорогие лица

друзей-геологов! Вспоминаю их с благодарностью. И не потому только, что во многом помогли журналисту. Волею случая Волковское железорудное месторождение оказалось вблизи житейского тайника Лыковых. Аскетизм, фанатичная исступленная вера в потусторонние силы вошла в соприкосновение с нормальной человеческой жизнью. Люди, которые жили исключительно верою в бога, повстречались с людьми, у которых само слово «бог» способно вызвать улыбку. И у этой второй стороны вполне хватило мудрости, доброты, чуткости постигнуть бездну трагизма одинокой таежной семьи. Никто не соблазнился Лыковых перевоспитывать, никто над ними не посмеялся, не упрекнул, не взялся переселять их в «нормальную жизнь». Им помогли всем, чем только было возможно: материальными средствами, советом, участием в их делах. И сделано все ненавязчиво, с полным уважением человеческого достоинства, с чувством такта и меры.

Я далек от мысли, что как-то иначе отнеслись бы к людям такой судьбы в любом ином месте, — осстравание свойственно человеку как таковому. И все же в истории этой особо надо отметить го, что мы называем обычно советски м хар актер ом. Не берусь утверждать, что в Минусинском теологическом управлении работают не люди, а запетлы во плоти. Человеческий мир сложен, в нем много хорошего и дурного. Но в случае с Лыковыми мы видим проявление того, чем советские люди всегда гордилаесь, доброту, сердечность, способность протянуть руку терпящему бедствие. «Без вас не можем теперь», сказал отшельник Карп Лыков бурильшику Ерофею Седову, В этом особом случае это неключительно высокая благодарность.

...Размышляя, какое подходящее слово найти в окончание этой маленькой повести, я увидел: к двери идет почтальон. Мне

письмо. От кого же?.. Оттуда, от Ерофея!

Пишет Ерофей, что все в порядке у них в Абазе и в дальнем таежном поселке. Бурение идет своим чередом. Крочен посланные из Москвы на всю братию рыболовов, получены. Лес в пойме у Абакана стоит уже золотой. Все живы, здоровы, што привет, вспоминают. Главные новости две: «Поставили телевизор в поселке, и приходили в гости де. Кари и Агабыя».

Телевизор, как написал Ерофей, «сигнал хватает прямо со спутника связи, вилимостъ — во!». Но поставыли эту новинку уже после прихола Агафын и дела. То-то они бы поохали: «это цё же измыслили!» Жали они в поселке три дия. Попросили почом — вырыть картоших, «Поможем! И со стройкой поможем. Мы их тут называем «подшефиые». Едак!» — ввернул Ерофей под конец ликовское словио.

Хорошая весть. Она вдохновила меня сочинить Лыковым поможению. Исписал две страницы усердно печатными буквами, вспоминая речение какого-то древнего Пимена: «Минтся, писа-

ние легкое дело, иншут два перста, а болит все тело». Попросил в письме Агафью и меня порадовать таким же писания. Положил в конверт письмено, и в пору смеяться: адрес — «на деревнию делушике», в этом случае слишком тере. Делушке сеть, а деревнату деложно деложно становать становат

значению. Представляю, как долго будет идти письмо. Самолетом до Абакана, потом почта его отвезет в Абазу. Там Ерофей положит письмо в боковой карман теперь уже зимней спецовки и «Антоном», меняющим вакту буровых мастеров, улетит к далекой таежной точке на Абакане.

Не тотчас к Лыковым Ерофей соберется — дела, и не рядом живут. Пойдет, наконец, не один, «со товарищи» уже по

снегу и когда Абакан можно будет по льду перейти.

Представляю путь в гору. Альпинистом тут быть не надо, но все же нелегкое дело — занесенной тропою...

Зимой избушка особенно одннока. Дамок струится из трубы в стенке. Постучат гости в дверь: жнвы? Карп Осипович, лежащий на печке в валенках, вскочит немедленно: «Ерофей!» Агафъя заквохчет, запоет своим голоском: «А мы жде-ем, ждеем!» Ну то да се. Ореки обязательно в угопиение прищещинм. И тут Ерофей говорит: «А вам письмо из Москвы!» — «Це, пе? — скажет дел. — Ну-ка, Агафъя, лучину!» Нет, в честь гостей будет зажжена свечка. Агафъя станет водить по строчкам испачканным в саже пальнем — читать мой листок таким же голосом, жаким читает она «Отче наш».

Ерофей скажет, что надо бы человеку ответить на письмено. Дед, подумав, может, с ним согласится: «Едак-едак, надо бы отписать». А уж если будет сказано так, то Агафъя возымется за «каравдаш с трубочкой». И следует ждать мне письмо с печатимим старославянскими буквами. (Вот они у меня в одном

из блокнотов!) Как будто из XVII века письмо.

Вот такая история... Мы, возможно, еще вернемся к ней. Во всяком случае, писем с реки Абакан я буду ждать с нетерпением.

Июль — октябрь 1982 г.



# ЕЗДА В НЕЗНАЕМОЕ

#### ЗАБОТЫ ПЛАНЕТЫ

В последние годы из научных конференциях и симпозиумах все заще звучит термин «глобальные проблемы». Эти проблемы обсуждают сегодия представители всех двук и общественных организаций. Председатель научного совета при превладнуме Академии изук стор по философским и социальным проблемым научи и техник, членкорреспоидент АН СССР Иван Такиофеевич Фролов рассказывает об этих глобальных проблемах и об основных путах их решения.



о второй половиие нашего столетия мир оказался перед лицом качествение новых проблем, которые принято называть теперь глобальными, то есть общемировыми, так как их решение выходит за рамки отдельных государств и зависит от усилий всего человечества покогда поежде за всю историю уеловеческого общества

не возникали в мире ситуации, чреватые опасностью для самой цивилизации. Никогда еще человек не обладал столь мощивми средствами массового уничтожения и разрушения, какими он располагает сегодия, и возможностями столь сильного воздействия на окружающую среду. Никогда у людей не было таких серьезных оснований для беспокойства о том, хватит ли им или

их потомкам природных ресурсов.

Сегодия из Западе есть иемеало политических деятелей, публицистов и журиалистов, характериовы, хорактериовую сигуацию как апокалистическую; есть среди них и такие, что, подоби последователи есть и сведать и такие, что, подоби пов и есть на поставления и поставления и поставления и потив фагальности, против неотвратимости мурового пожара выступают многомиллионные колонны борцов за мир и разрядку, в их рядк выправнотея люди самых различных социалымах смен и профессий. Всехма важиа в этой широкой, поистиве глобальной больбе против мировой катастором деятельность ученых.

Ученые всех страи детально обсуждают особенности и масштабы глобальных проблем и пути их решения. И хотя единого и бесспориото определения «глобальности» применятельно к проблемам такого рода еще не выработано и их перечин, со-ставляемые различными исследователями, совпадают не во всем, почти каждый перечень включает в себя такие проблемы, как предотвращение ядерной войны и создание мирной основы для развития междуиародных отношений, перестройка экономических отношений между страими, ликвилация голода и инщеты на эемном шаре, проведение активной демографической политики, охрана окружающей среды, рациональное использование природнях ресурсов, развитие международного сотрудничествя в области науки и техники.

а Советские ученые, в том числе и философы, с самого началам, взяв на себя инициативу в постановке некоторых из нях.
Пристальное внимание к кардинальным, общечаловческим
проблемам и глубокое их изучение в масштабах целых нсторыческих эпох — давняя тралиция марксизма. Марксистско-ленитская философия разрабатывает метолологию и мировоззренческие аспекты глобальных проблем, исследует научные и сощальные пути их решения, стимулирует глубокие научные и соцвесх областей знания к гуманистическим аспектам глобальных
проблем, включает их в концептуальную связь с общими тенденциями развития циванизации как в материальной, так и в
духовной сфере, в том числе в сфере мировозорения, науки,
культуры и морали.

Філософы марксисты видят сложность глобальных проблеж прослежнают их завнеимость от большого числа разнородных факторов — социальных, экономических, политических, культурных, технических, природных, отмечают их необычайную остроту и актуальность, усутубляемые ускорением темпов общественного развития и научно-технического прогресса, их огромные масштабы, их вазимопереплетение, взаимодействие и взаимную обусловленность. Для философов-марксистов, так же как и для представнителей других наук, стоящих на матерналистических позициях, очевидно и бесспорно, что решение глобальных проблем может быть найдено не только при условном координированных усилнй многих стран (с чем согласны все исследователн), но и при разумной организации общественной жизни и научно обоснованном управлении социально-экономичния из проследением проставления социально-экономичния из пределением социально-экономичния из пределением социально-экономичния из пределением социально-экономичного проставлением социального проставлением социального проставлением социального проставлением социального проставлением социального пределением социально

ческими процессами.

Лучшее этому доказательство дает нам анализ последствий и дальнейших перпектив совершвошейся на наших глазах научно-технической революции, которая в значительной степени и породила глобальные проблемы. НТР и сама привияла сегодия глобальные масштабія, нбо не осталось на земле ни одного уголка, где бы в той или нной форме не ошущалось ее влияние. Но несмотря на глобальность, особенности ее проивления во многом зависат от тех общественных отношений, в рамках которых осуществляется развитие науки и техники и которыми определяется, как и с какой целью будут использованы плоды этого развития.

В условиях социализма наука и техника составляют основу гармоннчного развития экономики, служат повышению благо состояния людей, расцвету культуры, духовному росту человека. Те противоречия и проблемы, которые порождает НТР, повергаются всестороннему анализу и разрешаются усилиями всего общества:

Хорошо известно, какие огромные масштабы приняло за по-

следние годы в нашей стране обсуждение вопросов охраны окружающей среды. Десятки и сотин людей выступили в печати с конкретными предложеннями; в специальных и популярных журналах рассказывалось об опыте передовых предприятий, перешедших ит атак называемую безоткодную технологию. Принят закон «Об охране атмосферного воздуха». В этом общесоюзном законе скопщентрирован миоголегний опыт борьбы за чистий воздух в нашей стране, а также критически осмыслены и использованы достижения других стран. Пранциннально повое и важное в нем — это положение о предельно допустных выбросах в атмосферу, нарушать которые не мнеет больше права ин одно предприятие. Такого же рода нормативы установлены и для всех выдов автомобльного транспорта.

В этой области, как, скажем, и в области здравоохранения и медицины, основное направление нашей государственной политики - профилактическое: закон требует уже на стадии проектирования нового предприятия принимать в расчет «экологическую опасность» вводимой в действие технологии не только для воды, леса и почвы (это требование уже учитывается проектировщиками), но и для воздушного бассейна. Статья 15 закона не разрешает внедрение открытий и изобретений или приобретение за рубежом технологического оборудования, «если они не удовлетворяют установленным в СССР требованиям по охране атмосферного воздуха». Соответствующие ограничения наложены и на применение средств защиты растений, минеральных удобрений и других препаратов. В законе подчеркнуто, что нормы предельно допустимых концентраций, несмотря на все разнообразие географических и климатических условий в различных районах, едины и обязательны для всех.

На примере этого закона мы видим, что бесконтрольное стижийное развитие техники и технологии в нашем социалистическом обществе абсолютно исключено. Государство трудящихся, провняяя всемерную заботу о научно-техническом прогрессе, в то же время ставит его в определенные рамки и дает ему то направление, которое действительно отвечает интересам человека и общества. Нужно ли доказывать, что только такое госудавство в состоянии внести наиболее весомый вклад в решение

глобальных проблем!

Иное положение создается в капиталистическом обществе с его стихийно развивающейся экономикой. Там объективные тенденции развития НТР проявляются в чрезвычайно сложной форме, усугубляя социальные противоречия и порождая большее количество острых социально-якономических проблем, среди которых, как мы знаем, первое место занимает все растущая безработица. Общество, способное, вне вскяют сомиения, добиваться первоклассных результатов в решении чисто технических задач, не в состоянии по-настоящему разрешить нн одной социально-экономической проблемы. Любая такая попытка неизбежио наталкивается на препятствия, свойственные самой природе капиталистического строя. И не случайно, что в капиталистическом сознании научно-техническая революция, наука и техника вообще часто принимают искаженный и угрожающий облик, воспринимаются как некие самодовлеющие силы, глубоко враждебные человеку, а среди идеологов капиталистического общества все чаще звучат пророчества о приближающейся гибели цивилизации — гибели, которую якобы несет «вышедший из-под контроля человека» научно-технический прогресс. Эти взгляды присущи теоретикам самых различных школ и направлений - от экзистенциалистов, противопоставляющих «техническую цивилизацию» «свободному развитию человека», до неомальтузнанцев, грозящих взрывом «демографической бомбы», и различного толка теологов, предсказывающих гибель «погрязшего в грехах» человечества, если оно не «создаст новую или не изменит старую религию».

Как показывает анализ современного исторического развития, возникиовение и развитие глобальных проблем в первую очередь обусловлены социальными процессами и отражают присущие этим процессам диалектические противоречия. В связи с этим мы весьма далеки от того, чтобы равиомерно «распределять» ответственность за обострение глобальных проблем между всеми государствами мира. Энергетический, продовольственный, демографический и другие кризисы - разве это не результат бездумного, хищнического отношения к природе, к ее ресурсам, свойственного как домонополистическому капитализму, так и современным межнациональным корпорациям? Разве это не результат беспощадной эксплуатации колоний в прошлом и развивающихся страи в настоящее время, безоглядного разрушения в этих регионах сложившихся веками общественных структур и полного пренебрежения экономическим, социальным и культурным развитием эксплуатируемых народов?

Имению по этим причинам обострение глобальных проблем сталю одини вз новых и важимых факторов роста национальноосвободительных движений, укрепления национального самосознания в развивающихся странах, стимулом их борьбы за подлиниую экономическую независимость. Столь же естественио, что глобальные проблемы становятся сегодня существенной частью политических программ пролетариата в развитых капиталистических странах и привлекают там внимание широких кругов прогрессивной каччной общественности.

На Западе и в среде советских исследователей широко извельны, например, работы, выполнениые по заказам «Римского клуба» — неправительтернийо организации, которая объедиияет около ста ученых, промышленинков и менеджеров, озабоченных судьбами человечества. «Римский клуб» заият серьезным изучением глобадыных проблем, но выводы, к которым приходят его представители, нередко значительно отличаются от нашей позиции. Председатель клуба А. Печчен в своей последней книге «Человеческие качества» рассказывает о нехватке сырьевых ресурсов, о загрязнении среды и призывает к коренному пересмотру целей и критериев мирового развития. Он пишет: «Истинная проблема человеческого вида на данной стадии его эволюции состоит в том, что он оказался неспособным в культурном отношении полностью приспособиться к тем изменениям, которые он сам же внес в этот мир. Поскольку проблема, возникшая на этой критической стадии его развития, находится внутри, а не вне человеческого существа, как на индивидуальном, так и коллективном уровне, то ее решение должно исходить прежде всего и главным образом изнутри этого существа. Иными словами, проблема сводится к человеческим качествам, к тому, как их можно улучшить. Трансформация нашей материальной цивилизации и разумное использование ее огромного потенциала возможны лишь за счет соответствующего развития во всем мире человеческих качеств и способно-

Мы считаем, что точка зрения А. Печчен не выдерживает критики. Важны ли изменения в человеческом сознании для решения глобальных проблем? Безусловно! Каждая из этих проблем требует от всех нас, так или иначе участвующих в развитии общественной жизни, четкого понимания их актуальности и остроты, осознания своей ответственности за жизнь и здоровье будущих поколений, определенной нравственной позиции. Но можно ли считать это главной движущей силой, способной избавить человечество от противоречий глобальной проблематики, столь тесно связанной со всем комплексом социально-экономических и политических проблем? Конечно, нет.

Решающая роль в решении глобальных проблем и в той «человеческой революции», о которой мечтают А. Печчен и его сторонники, принадлежит социальным преобразованиям. Об этом наглядно свидетельствует опыт нашей страны, гле уже в первые десятилетия после Октябрьской революции была создана широкая сеть образования и здравоохранения, выросла мошная научно-техническая база, а сельское хозяйство перевелено

на механизированную основу.

С самого начала отличительной чертой социально-экономической политики в нашей стране было стремление к рациональному, комплексному использованию природных ресурсов. Особое внимание было обращено на развитие некогда отсталых районов, где объем промышленной и сельскохозяйственной продукции увеличивался в 1,5-3 раза быстрее, чем по стране в целом, и гле были заложены прочные основы для культурного и духовного роста людей. Из практики социалистического строительства видно, что преобразование общественных отношений неизбежно ведет к преобразованиям в общественном и индивиAFUBBIKE AFUB

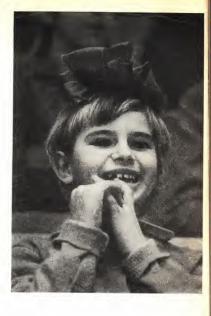

Чтобы сделать ребенка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым: пусть он работает, действует, бегает, кричит, пусть он находится в постоянном движении!

Ж. Руссо





Движение как таковое может по своему действию заменить любое средство, но все лечебные средства мира не могут заменить действие движения.

Т. Тассо

Т. Тассо







Труд же сделал из нас ту силу, которая объединяет всех трудящихся. В. Ленин

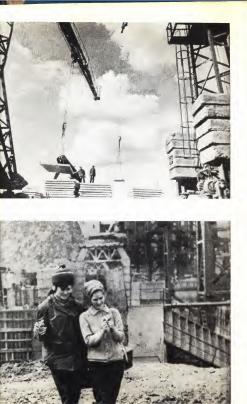

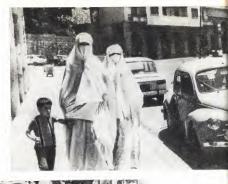





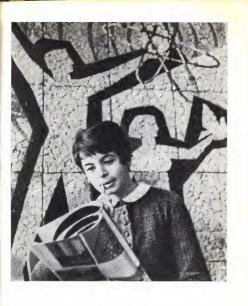

Человек должен верить, что непонятное можно понять: иначе он не стал бы размышлять о нем.  $\mbox{ }$  И. Гёте





…Для социалистического человека вся история есть не что иное, как образование человека человеческим трудом.

К. Маркс

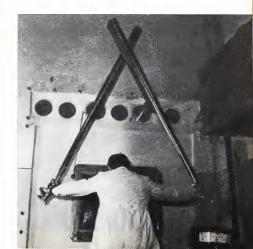







Верховье реки Абакан; таежная хижина; дозяйственный инвентарь, много лет служивший отшельникам; сами Лыковы — Карл Осипович, Агафъя и Дмитрий—в лето первой встречи с геологами (1978 г.). Справа— отец и Агафъя в 1982 году.





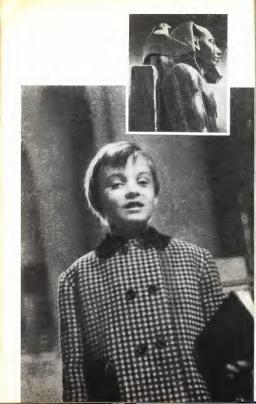





Слепая вера, лежащая в основе всех религий, — источник заблуждений, иллюзий, обман.

Ж. Мелье







Единственный путь, ведущий к знанию,— это деятельность. Б. Шоу

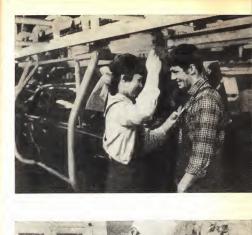



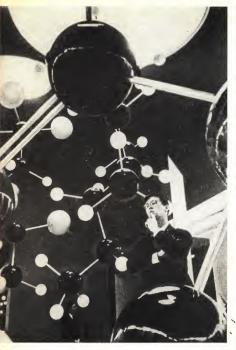

Я не знаю ни одной книжной истины, которая для меня была бы дороже человека. Человек есть вселенная, и да здравствует вовеки он, носящий в себе весь мир.

М. Горький

дуальном сознании, к установлению прочных моральных и этических норм, к повышению чувства ответственности, что всякой «человеческой революции» предшествует революция социальная.

Но не от одних социальных преобразований зависит сейчае решение глобальных проблем, аот общего поличического клямата на нашей планете, от степени взаимопонимания между странами, от их готовности дрти на коллективные действия в общих интересах. Это обстоятельство и придает глобальным проблемам политический характер и ставит их решение в зависимость от разрядки международной напряженности, обеспечивающей возможности для широкого паучно-технического и экономического струдничества.

Каждому человеку известно, что, когда сталкиваешься со сложной и грудной задачей, важно нащулать главное звено в цепи загадок, которые лежат перед тобой, и укватиться именно за это звено. Главное звено сегодия — предотвращение термождерной войны и борьба за мир, разоружение, с конструктивными программами которого последовательно и неуключьовыступает Советский Союз. Без эффективного разоружения потери всех ресурсов будут безудержно расти и решение любыглобальных проблем станет еще более трудным, а то и вовсе невозможным, а то и вовсе

По подсчетам швейцарского ученого Ж. Бабеля, за время условнегования нашей цивнизации, то есть примерно за пять с половиной тысяч лет, произошло 14513 войн, в которых погибло более трех с половиной миллиардов человек. Только во время второй мировой войны, когда военные действия велись на территории 40 государств, ее жертвами стали 50—55 миллионов человек. Число рапеных достигло 34—35 миллионов, 20—25 миллионов остались инвалидами. Сегодия же, в эпоху ракетно-ядерной техники, война стала абсолютно педопустимой, так как она может привести к уничтожению всего живого и превратить нашу неповторимую планету в безжизненное космическое тело, зараженное радиоактивными веществами.

По данным ООН, ежегодные военные расходы в мире превышают 400 миллиардов доларов: это в 2,5 раза больше, потратится на здравоохранение, и в 1,5 раза больше, чем на образование. Чтобы покончить с голодом, болезиями и неграмотостью, достаточно суммы, равной 8—10 процентам мировых военных расходов.

Программа экономической и технической помощи развивающимся страпам, ставящая своей целью увеличение производства продовольствия в этих регнонах, оценивается всего в три миллиарда долларов — это меньше одного процента расходов на вооружение, а продовольственная помощь, необходимая для того, чтобы уже сегодня обеспечить пормальным питанием детей Африки, Азии и Латинской Америки, стоит еще меньше. Рассмотрим в заключение такую, например, проблему, как воможное изменение климата на Земле. На первый взгляд от кажется далекой от острых политических и социальных запач

современности, но это лишь на первый взгляд.

Климат планеты менялся на протяжении тысячелетий, и такой естественный процесс природы будет происходить и дальше. Но сегодня к таким факторам изменения климата прибавилось и и влияние хозяйственной деятельности человека. Размеры искусственных сооружений, доля преобразуемой земной поверхности, количество извъекаемых из недр полезных ископаемы уже стали такими, что мы не можем считать окружающую приодную среду безграничной, а се элементы неисчерпаемыми. Климат в этом отношении играет особую роль, так как все отрасли экономики развиваются с учетом его особенностей, а подавляющее большинство форм человеческой деятельности оказывает на него то или нове воздабствие.

Один из наших крупнейших метеорологов, академик Е. Фелоров, считал, что в ближайшие десятилетия можно ожидатьебольших изменений климата, подобных тем, что были за последние 100—200 лет, и начнутся они скорее всего с незначительного потепления в северном полушарии. Член-корреспондент АН СССР М. Будыко полагает, что потепление можетоказаться значительным: накопление в атмосфере углекислого газа, которое приведет к этому потеплению, идет слишком быст-

рыми темпами. Что же произойдет тогда?

«Допустим, — пишет М. Будыко, — что в результате потепления начнется медленное отступление полярных льдов и увеличится пространство чистой воды в северных морях. Вода будет аккумулировать солнечное тепло, которое раньше отражалось от поверхности полярных льдов. Уменьшится толщина льда, нарастающего за зиму, а следовательно, на следующий год площадь чистой воды станет еще больше. За короткий срок может сократиться площадь ледяной шапки, окружающей Северный полюс, нарушится сложившийся характер перемещения холодных арктических потоков в низкие широты. Это обстоятельство, в свою очередь, скажется на распределении осадков на территории целых континентов. Пустыни начнут наступать на важные районы земледелия. Это негативная сторона процесса. С другой стороны, при потеплении улучшатся условия полярной навигации и значительно облегчится освоение северных районов. Повысится и продуктивность сельскохозяйственных культур в районах со сравнительно холодным и влажным климатом».

Два крупнейших специалиста в области климата сходятся на том, что обусловленные деятельностью человека климатические изменения становятся реальностью, учение лишь расходятся в ощенке их темпов и масштабов. На Всемирной конференции по климату, проходившей в 1979 году в Женеве, высказывались и другие точки зрения на характер изменения климата, но все они отражают тревогу по поводу того, что продолжающееся расширение хозяйственной деятельности человека может привести сначала к региональным, а затем и к глобаль-

ным переменам в климатических условиях.

По мнению большинства ученых, изменения регионального и глобального масштабов можно будет обнаружить до конца этого столетия, а к середние следующего они станут значительными. «Этот времениой масштаб, — говорится в Декларации Всемирной конференции по климату, — аналогичен временному масштабу, необходимости работу многих отраслей мировой экономики, включая сельское хозяйство и производство энергии. Поскольку изменения климата могут оказаться благоприятыми в искоторых частях мира в неблагоприятными в других, может потребоваться значительная социальная и технологическая перестройках.

Как видим, сами климатологи приходят к выводу о связи климатической проблемы с социальными перестройками и их иеизбежности. Совершенио очевидио, что при всех попытках представить себе климат будущего мы должны знать, какими путями будет развиваться экономика, каковы планы долгосрочного развития отдельных стран, регионов, мира в целом. Если же в повестку дня встанут задачи направленного воздействия на климат, для того, например, чтобы сохранить нынешний, то сразу возникиет и множество политических вопросов. Ведь воздействие на климат затрагивает интересы всех стран и народов, оно немыслимо без соответствующих международных договоров. Надо ли лишиий раз повторять, что их соблюдение возможно лишь в обстановке прочного и длительного мира - первого условия плодотворного сотрудничества между государствами с различными социальными системами. А коль скоро дело пойдет о сотрудиичестве в осуществлении такого глобального проекта, как климатический, который потребует огромных расходов, государствам, участвующим в нем, не останется ничего иного, как энергичнее взяться за разоружение.

Приспособление экономики мира к возможным изменениям климата — одиа из глобальных проблем, встающих сегодля перед человечеством. Современный уровень науки и техники уже позволяет наметить конкретные пути к ее решению. То же относится и к другим проблемам. Каждая из них будет рештась различными научно-техническими и организационными методами, но все они могут быть по-настоящему реализовавы только в условиях прочного мира, необратимого разумийо транизационом международного сотрудничества и той разумийо транизационом общественной и экономической жизии, лучшие образцы которой, как показывает опыт десятилетий, выработаны в странах спидализам

социализма

# НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ И ПЕЩЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ



аскальные рисунки Гобустана в Азербайджане, изображающие пляшущих людей, животных, являются одним из древнейших графических памятников. Воскищают и удивляют мастерски воспроизведенные ритм, динамика движений, пластика.

Когда-то на ныне выжжениом солнцем безводном пространстве, в бескрайних лесах, у вечно пенящегося моря

жили охотники и пастухи-животноводы.

И море, и звезды, и соседние земли были таинственим. Делая первые шаги в незнакомый мир, человек, оберетевый в еликим инстинктом самосохранения, ступал осторожию. И если темноту ночи вдруг прорезали молнии, а разрушительные стемноту ночи вдруг прорезали молнии, а разрушительные събыве потоки уносили тех, с кем только что делил радости осоты, оставшийся в живых призывал иечто более могуществениюе сжалиться над ним и его родом.

При этом заучивались определенные движения, действия, слова. Они переходили от одного к другому, начинали служить

племени, роду.

Священнослужители обобщали необходимые ритуальные действия, совершенствовали обрядовые службы и приспосабливали их к тем или иным социально складывающимся общественным условиям. Как правило, отношение масс к обжествам утверждальсь склюй, не гнушались ничем, даже убийством.

Вот одни пример. Более шестидесяти арфисток, участвовавщих в ритуале погребения в Шумере царя Шуб Ад, бывшего, очевидио, и верховным жрецом, на виду у толпы были ввачале одурманены специально приготовленным «священным» мапитком, содержащим опирм нли яд, мухомора, а затач умерщалены.

Трудио и сейчас, спустя тысячи лет, без содрогания представить себе картину этого массового убийства, подготовленно-

го по специальному сценарию.

...В могильный раскоп под мелодичиые звуки музыки и пеине юных арфисток в белых фартуках и с серебряными укра-

шениями на смоляных волосах вошли плакальщики.

По зиаку жрена в первых рядах плакальщиков упала на копени полуобиаженная рабыня, другая, громко стеная, рвала на себе волосы, некоторые посыпали голову пеплом. Предчувствие общей беды, одурманивающий дым, струйками идущий от курльнии с тлеющими в них семенами конопли и маковых дере, трауриая торжественность, массовый психоз, иагиетаемый конграстностью теней и красок, музыкой, пеннем и причитаииями, — все это приводило плакальщиков в экстаз. Сопровождаемый траурной процессней, в могильный раскоп въехал деревянный лафет с телом усопшего царя — верховиого жреца и земного бога. Здесь оказались и те, кто согласно религиозным предписаниям должен был отправиться к богам вместе с царем.

Погребальные жрецы, вхоля в раскоп и набирая в специальные чаши смертельный напиток, поочередно давали испить его арфисткам с таким расчетом, чтобы они, засыпая, умолкали одиа за другой. Затем жрец уколами броизового иожа в печень и сердце «обдетчал» участь ухолящих в жизнь вечную.

Сыплется земля в могильный раскоп, словио закрывается занавес. Нам трудно представить тувства тех древнейних эрителей, ушедших со своеобразного спектакля — захоронения Шуд АД (почти то же самое было и с захоронением царним Абар Гв). По замыслу «постановщиков», саи царя и верховного жрена должен был после того трагического представления обрести в сознании людей божественный смысл.

Наскальные рисунки и... пещерные представления религиозных фанатиков, убивающих юных, и и в чем ие повинных рабынь. Далекое прошлое? Скрытые за далью веков потемки

разума?

Но вот события, разыгравшиеся через четыре тысячи лет, в конце 1978 года, в джунглях небольшой южиоамериканской республики Гайаны, действующими лицами которой оказались прибывшие из США последователи религиозной секты «Народный храм». Приведем документальное свидетельство американского еженедельника «Ньюсунк»:

«— Тревога! Тревога! Тревога! Всем собраться у центрального павильова! — гремел в громкоговорителях голос преподобного Джова, созывавшего свою паству на последнее собрание. — Все примем смерты! — вошка ой. — Если вы любите меня столь же силько, сколь я люблю вас, то все умрем или же

будем сломлены виешией силой! Третьего не дано.
Матери прижимали к себе летей.

— В чем оии-то виноваты?

В чем оин-то виноваты
 Опоминтесь!

— Поздно! — ответствовал Джои. — Через час мы встретимся на том свете.

И он велел «медицииской» комаиде принести металлические корыта с ядовитым зельем — прохладительным напитком «Кулэйд», к которому по его приказу был подмешан цианистый калий.

Сперва давайте детей! — скомандовал Джон.

Огромиую толпу его приверженцев оцепили подручные вожака, вооружениее винтовками, пистолетами и даже луками. Некоторые семви добровольно двинулись к корытам. Другие медлили, и тогда зашевелились стражинки. Они вырывали ребят у непокорных матерей и передавали их медицинской сестре,

которая разжимала им губы и вливала в рот яд».

В Древнем Египте праздники Дешера, связанные с постройками священных ладей, открытие священного озера у храма «Престолы богов», ритуал «Бег Аписа», связанный с культом Аписа — черного быка, обладавшего, по мнению жителей Мемфиса, особыми приметами. — все эти и другие культовые празднества служили средством возвеличивания правителей, требуя особой подготовки, специальной режиссуры, огромных затрат.

В налписи сиулского монарха Тефиби (XXI век до н. э.), восхваляющей его деятельность, находим любопытную деталь, свидетельствующую о театрализации процессий: «Благой на том свете, в то время как его сын пребывает в доме своего отца. Хороша память о нем в городе. Его статуя сделана хорошо и

носится в процессиях детьми его дома».

О том, как любили всякого рода представления египетские цари, говорит и письмо одного из фараонов военачальнику: «Ты сказал в своей грамоте, что доставил карлика для плясок бога из страны Ахтиу... Да оставишь ты с собой этого карлика... живым, целым и здоровым для плясок бога, для увеселения, для развлечения царя Верхнего и Нижнего Египта Неферкара...

...Мое величество желает видеть этого карлика более чем дары рудников».

Как видим, фараон в своем распоряжении не разграничивает пляски и ритуальные, религиозные увеселительные выступления.

Важную роль в таких представлениях играла музыка. Она звучала как в увеселительных, так и в траурных ритуальных процессиях.

Кастовые зрелища не всегда могли удержать в узде народные массы. В конце Среднего царства (около 1750 года до н. э.) произошел социальный переворот, в результате которого жреческая верхушка лишилась монополии на религию, в «Речении Ипусера», например, говорится: «Магические формулы стали общензвестными. Заклинания «Шем» и заклинания «Сехен» сделались опасными, ибо они запоминаются теперь всеми людьми...

Смотрите: тот, который не знал даже лиры, стал теперь владельцем арфы. Тот, который даже для себя не пел, он восхва-

ляет теперь богиню Мерт».

Автор, очевидно, вышедший из жреческой среды, лишенный в результате социального переворота определенных привилегий, своими призывами к восстановлению религиозного культа подчеркивает и необходимость возрождения зрелиш в соответствии с авторским замыслом: «Помните... о создании восхвалений»

Здесь мы имеем дело с одним из древнейших упоминаний о необходимости авторской творческой деятельности в «создании восхвалений» религиозного толка. К сожалению, археологические изыскания не дали пока достаточно материала о формах создания таких восхвалений, о том, как они исполнялись.

Но торжественность культовых обрядов бесспорна.

Порой апологеты современных релягий пытаются уверить, что только данное религиозное направление послужило основой развития изобразительного и других видов искусства. Однако, как мы видим, древнейшие свидетельства постепению раскравают нам тайми человеческого абстрактного творческого мышления, связанного с почитанием всего таниственного, непознавного, могущественного в приводе.

Искусство плакальщиков или жрецов-декламаторов, заро-

дившись в Шумере, развивалось и в других странах,

О связи культур народов Востока различиых времен свидетельствует и шумерская ваза, находящаяся в Лувре, с наображением поющего и играющего на музыкальном инструменте, напоминающем дошедший до наших дней саз азербайджанского

народного певца - ашуга.

Плакальщиков древнего Лагаша можно с уверенностью назвать первыми профессиональными актерами перевоплощения. Их профессионалыям доказывается реформами наря Урукатины (начало XXIV века до и. э.), в которых предусматривается обепечение продуктами питания плакальщиков наряду со жрецами-чтецами. В их обязаиности входило не только чтение молитв и заклинаний, ио и исполнение культовой музыки, которая вбирала в себя и народные элементы.

Упорядочения, изменения или другие реформы, проводимые отдельными царями, обычно являлись следствием их борьбы за абсолютиую государственную и религиозиую власть. Большое внимание при этом уделялось совершенствованию ритуальной

службы в храмах.

Хаммурапи во введении к своим законам, похваляясь, пишет, что он упорядочил «великие ритуалы богини Иштар».

Интересно, что в 538 году до и. э. Кир, взяв Вавилои, при всей своей жестокости приказал ие трогать храмы. Хроника тех лет оставила свидетельство: «Религиозные обрады в Эсагиле и других храмах не прекращались, и храмовые украшения

ие были разграблены».

Более поздние религии, включая ислам, многое восприияли от язычества, от бывших ранее храмовых и других обрядов. Мусульмане так же, как зороастрийцы, например, запрети-

мусульмане так же, как зороастринии, например, запретили воспроизведение облика человека, что определило развитие прикладного искусства, продолжали культивировать маскарадиме зрелища «масхара», берущие начало где-то в VII—VI веках до и. э. Все это дало простор условности и символизму, особению в религиозиом театре «шебехи», Исполнение тазийе — поминовения имама — первоначально не носило характера театрального представления. Специальные рассказы «рузехана», чтеца, начали затем оживлять диалогом, постепенно включили действие, ввели костюмы и оформление.

Тазийе исполнялись где угодно: на площадях, на открытых для постановок и размещения зрителей. Но все чаще стали пользоваться специальным помещением «та-

кийе».

Устройство «такийе» было простым: огромное помещение, сарай, посреди которого находилась высокая эстрада, служившая для артистов костюмерной, туда же проваливались через

специальные люки демонические персонажи.

Само помещение внутри драпировалось шелком и другими ценными тканями, украшалось хрустальными лампами, на стенах вывешивались огромных размеров портреты Магомета и Али, хотя религия официально и запрещала изображение лика людей.

Вот все готово к началу представления. Все люди сидят затанв дыхание, зная заранее драматургию этого своеобразного спектакия. Над толлой возвышаются блюстители порядка фарращи. На эсграду входит рузехан — седовласый величавый старец в зеленой чалме сенда. Он садится на особое место, и воцаряется тишниа: начинается проповедь. Иногда это просто набор патетических фраз, почти ничего не выражающих, пламенная импровизация, в которой самое важное — эмощнональная окраска. Все это действует на зрителей. Ибо до этого муллы и мареняхане (певцы — исполнители религиозных од) рассказали в мечетях о святых мучениках, фанатически настранвая народ.

По вечерам у мечетей собирались люди с кинжалами и палками. Держась левой рукой за пок другого, они двигались в своебразном ритме, выкрикивая одновременно через определенние паузы: «Шахсей! Вахсей!» сокращению от «Шах-Усейн! Ва-Хусейн!»). При возгласах «Шахсей!» кинжалы и палки въмывали вверх, «Вахсей!» — опускались. Шествие закагинально лось за полночь. Участников процессий затем угощали в мечетах присланной богатими мусульманами снедью, шербегом.

К эрелищно оформленному траурному факельному шествию подготавливались специальные костюмы в основном белого и черного цветов, длинная рубашка (сарапис) с вырезом на спине, обнажающим лопатки, на голову надевалась черная по-

вязка.

Под звуки трагических напевов фанатики били себя кинжалами, палками, цепями.

Кровь, заклинания, толпы фанатиков — все это уже было в истории. Время трансформировало приемы. Суть же оставалась прежней — лишить человека права самостоятельно мыслить, жить. Очевидец этих кровавых преступлений М. Горький писал о «дожей-вахосёй»: «Люди жаждут мук, ищут острейших страданий, непасытные в своем раевин, ови, кажется, готовы рвать свое тело руками и разбрасывать по земле горячие, дымящиеся куски его».

А вот свидетельства другого писателя-очевидца, К. Г. Пау-

стовского.

«Помию, — писал он, — летом 1922 года в Батуми, где я гогда жил, ко мне зашел один знакомый писатель. Он предложил пойти вечером посмотреть «шахсей-вахсей». Тогда мы знали об этом обряде лишь то, что это самоистязание фанатиков в знак памяти их давио погибших предков-мусульман.

Наступил жаркий, необыкновенно влажный вечер. Напрас-

но старый батумец пробовал нас остановить.

Беда жди, большой беда, — вместо напутствия произнес

он, когда мы выходили на улицу.

...Когда мы полходили к мечети, народу становилось все больше. Вскоре люди уже стояли плотной живой стеной. Постепенно шум толпы начал смолкать. Распахнулись двери мечети. Блеснул огонь факелов. Слышалось тихое позвякивание металла.

Мы, привстав на пыпочки, смогли наконец разглядеть процессию. Человек сорок шли друг за другом. Одеты они были в длинные белые балахоны. Каждый держал в олной руке факел, а в другой — связку длинных тонких цепей. Подняв факелы высоко над собой, люди в балахонах сначала легко, а потом все сильнее и сильнее стали бить себя связками цепей посиние. Тишину быстро сменил ужасающий крик. Звенели цепе, слышались волли людей, полосовавших себя железом. Глухо стоиала толла. Белые балахоны на глазах темнели от крови. Цепи превращали спины людей в кроваюе месиво.

Над толлой несся протяжный крик: «Ша-а-ахсей-ва-а-ахсей). От крови, криков, дыма факелов кружилась голова. Одна немолодая женщина, обезумев, сорвала с себя чадру и, шатаясь, выбежала нз толлы на мостовую. К ней тут же подскочы, рослый турок, схватил ее за волосы, повалил на землю, а затем с страшкой силой ударал ногой в лицо. Тело женщины не-

сколько раз дернулось и затихло на пыльных камнях.

Все произошло мгновенно. Расталкивая людей, мы бросилюдей к этой женщине. И тут неожиданно ощутили огромную и бурную силу толпы.

На нас смотрели сотни ненавидящих глаз. Как смеют гяуры

мещать священной процессии!

Подлинная литература, — заключил данный эпизод К. Г. Паустовский, — всегда была гуманна и враждебна вся кому изуверству, затемнению человеческого разума, религиозному фанатизму. Она всегда боролась с оскоплением человеческой души».

# плечо подставляет... машина

Время стремительно обогащает вапи представления о человесь, сто возможностях, резервах. Самые изопиренные теологи с их (порой весьма квалифицированными) попытками учесть новые знаиия о человеке, чтобы сохранить комцепцию человеческих возможмостей, созданную религией, не могут преуспеть в этих свюих стремлениях. Новые факторы в жизии, размообразные перегрузки, повышениие барьеры нервиото мапряжениях. В разрешении стресовых ситуаций, в преодолении этих перегрузок раскрываются извые грани и возможности человека.

теперь, — говорит режиссер, — сыграем такой этюл. Вы пилот, вас посылали на ответствению и трудьое задание. Вы его выполнили и возвращается домой. На аэродроме готовится торжественная встреча — благодарность перед строем, может, даже представление к награде, дружеские объятия, цветы... Вы доматься надо в рухом машину привять не может, саждъться надо в другом месте. Торжества отменяются, Вы меняете курс и виезапно обнаруживаетс, что вышел из строя навигащонный прибор. Загем... Нет, пока достаточно. Начали!

Актер, сидя за воображаемым штурвалом, всматривается в воображаемую даль. В его глазах предвкушение триумфа, на нубах победоносная улыбка. Короткий разговор с диспетчером, и от упоения нет и следа. Разозарование, досада, тревога, сосредоточенность — целый спектр чувств отражается на его лице, в его интонациях, когда он переговаривается с аэродромами. Но подлиниые ли эти чувства, размышляет режиссер, глубоко ли он вжидся в роль? Впрочем, приборы покажут..

Her, это не актерский экзамен, не проба на роль, и дело происходит не в студин, а в физмологической лаборатории. Только актеры настоящие — из МХАТа, из «Современника», из театра имени Маяковского, из детского. Но экзаменуется начиная идея, не имеющая к театру никакого отмощения.

Все мы, хотя бы в общих чертах, представляем себе, как выглядит пост управления автоматизированиям производством, иапример, энергосистемой. Большой светлый зал. Во всю стену шит с приборами, лампочками, мнемосхемами. За пультом стадит оператор и, глядя на стрелки приборов и на мигающие лампочки, время от времени поворачивает переключатели или нажимает кнопки. Всеми технологическими агрегатами — тур-бинами, генераторами, котлами — управляет автоматика, а опе-

ратор лишь следит за ее работой и ждет аварийного сигнала, когла автоматика позовет его на помощь.

Человеку несведущему такая работа может показаться до неприличня легкой. Но легкость эта обманчива. Нет ничего тягостнее бездеятельного ожилания. Прождав несколько часов, человек может дойти до такой степени напряжения, что аварийный сигнал начиет ему мерещиться в солнечных бликах и в погашенных лампочках.

Но вот сигнал прозвучал — оператор должен вмешаться, Иногда вмешательство настолько стремительно, что трехминутное дело выматывает человека не меньше, чем месяц изируштельной работы. В одной из наших знергосистем вдруг сразу отключилось несколько генераторов. Оставшиеся генераторы, на которые мтновенно пала огромная нагрузка, через несколько минут тоже вышли бы из строя. Со сверхчеловеческой быстротой дежурный диспетчер восстановил разладившийся режим, а на другой дель был отправлен в санаторый — приводить в по-

рядок нервную систему, претерпевшую перегрузку.

Из жерла электропечи один за другим выскакивают раскаленные прутья, мчатся по желобу и, наматываясь на крутящийся вал, свиваются в пружину (пружину эту, именуемую передней подвеской, на сборочном конвейере прикрепляют к кузову автомобиля). Электропечью управляет автоматика. Но у желоба все равно сидит оператор: автоматика может отказать. Тогда он должен мгновенно сообразить, что следует предпринять. Но легко ли сообразить, когда ты уже одурел от мелькания красных полос и не знаешь, спишь ты или бодрствуешь. Кто соображает, а кто и теряется. Многие энергетики помнят, как диспетчер одной энергосистемы, человек опытный и дисциплинированный, услышал после долгого молчания приборов аварийную сирену и, вместо того чтобы повернуть один-единственный рычажок, о существовании которого он прекрасно знал, взял да и покинул свой пост, медленно побрел по коридору, обводя встречных отсутствующим взглядом. Слишком резок был сигнал, чересчур ранимой оказалась нервная система, и вот вместо «рабочей», реакции реакция защитная, психическая заторможенность, транс.

## профессия века

Ни энергосистемой, ни химическим цехом, ни прокатным станом, ни ядерным реактором управлять без автоматики немьслимо: многие технологические процессы совершаются с огромной скоростью, контролировать их надо в сотиях точек, воздействие на них должно быть очень точным и быстрым, непосредственный контакт с ними для человека невозможен и часто опасеи. Поручить же все автоматике и уйти нельяя: никакая автоматика не справится с ситуацией, не предускотренной в

программе. А такие ситуации в больших системах управления

не редкость.

Одии операторы сидят и ждут, лишь изредка вмешиваясь в процесс. Других захлестывает поток сигиалов, на которые иужио реагировать иемедленно. Авиадиспетчер, например, «сидит и ждет», только когда аэропорт закрыт. В обычные же дни на иего обрушивается лавина информации. Сигиалы поступают от пятиадцати источников сразу - от взлетающих и идущих на посадку самолетов, от взлетио-посадочных полос, от соседних аэропортов, от метеослужбы. Из комбинации эхо-сигналов светлых пятнышек на экране локатора — диспетчер должен составить себе ясное представление об обстановке в воздухе и ин на секуиду не упускать из виду эту беспрерывно меняющуюся комбинацию. «Только не потерять картинку. Не потерять картинку», - приказывает он себе, впиваясь глазами в экраи, напрягая всю свою волю и отгоняя посторониие мысли. Пилотам, которыми он сейчас управляет, тоже нелегко: они слушают команды и следят за приборами. Бывают обстоятельства, при которых пилоту приходится переводить взгляд с прибора на прибор более ста раз в минуту.

Авиадиспетчер и пилот, диспетчер энергосистемы и оператор электропечи — все они независимо от степени своего участия в процессе управления делают одно и то же: перерабатывают оперативную информацию и принимают на ее основе решения, от которых зависит судьба людей и сложной техники. Тем же, по суги, заняты рулевые на кораблях и космонавты, операторы металургических агрегатов и диспетчеры химических цехов, железиодорожные машинисты и дежурные по станциям. Всех их объединяют сегодную одним помятием — операторь. Оператор — главияя фигура современного производства, любой автоматизированной системы управления. Это профессия века.

Скажем прямо, сложная профессия. Сегодияшияя техника освобождает человека от тяжелых физическик изгрузок, но им на смену приходят нагрузки психические. И дело не только в объеме информации, который нередко превышает психофизиологические возможности человека. Дело еще в огромной ответственности. Если ошибется рабочий-станочник, из-под резда вийдет одиа испорениям деталь, если ошибется оператор автоматической линии, в брак пойдут сотии деталей. Вот один из парадоков НТР: с развитием техники роль человеческого фактора» не уменьшается, а растет и порой чуть ли не в геометрической прогрессии.

#### может быть, биотоки?

Чувство ответственности не покидает оператора никогда, а с ими и постоянное нервное напряжение. Вот почему во многих отраслях промышленности, траиспорта и связи операторы про-

ходят профессиональный отбор и целую систему тренировок, неполинающих иногда тренировки, летчиков и к осмоиватов. В операторы берут тех, у кого быстрая реакция, прочная и гибкая память, устойчивое внимание, кто решителен, вынослив и невозмутим. Часто им создают особые условия для работы. У одних укороченный рабочий день. Другие перед выходом и дежурство проводят сутки в профилактории, в полном покое и под наблюдением врачей. Каждого из них готов подменить товарищ, к аждому в случае необходимости спешит на помощь опытный руководитель. Но все это ие застраховывает оператора от перенапряжения, от преждевременной усталости и от ощибок.

Он человек, а не машина. Он может разволноваться накануне, провести беспокойную ночь, и вот он уже засыпает под гудение двигателей, под стук колес, даже в разноголосице радарной, где авиадиспетчеры следят за игрой эхо-сигиалов. У иего могут быть душевные исурядицы, висзапиое физическое недомогание — внимание его рассенвается, и он совершает непоправимую ошибку. И вся беда в том, что оператор часто и не подозревает о синжении своей работоспособности. Он обнаруживает это, когда одна оплошность накладывается на другую. Он уверяет, что чувствует себя великолепно, ои энергичеи и деловит, но наметанный глаз приметит в этой деловитости беспокойную суетливость, а опытное ухо уловит в бодрых его интонациях опасное перевозбуждение. Еще минута, и возможен нервный срыв, человек начиет делать все как попало. А этот? Только что он был сама невозмутимость и сосредоточенность, и никто не заметил искоторый излишек этой невозмутимости. И теперь он спит иепробудным сном. Монотоиность и иехватка бодрящей мускульной работы следали свое дело.

Что ж, если оператор не может сам судить о своем состояиии, пусть об этом судят приборы. Он и не думает клевать носом, а на его электроэнцефалограмме уже преобладает альфаритм — вестник даже еще не дремоты, а пока только эмоциональной расслабленности и неуместного безразличия. Он перевозбужден, и по электроэнцефалограмме бегут соответствующие ритмы, а датчикн отмечают учащение пульса, повышение аваления, изменения в электрической проводимости кожи. Все эти сведения поступают в ЭВМ, та сравивает их с храняцимом у нее в памяти эталоном нормального соготния человека и, если отклонения от нормы увеличиваются, сигнализирует главному диспетчеру: такого-то оператора и ужно оменть, он иенадежен,

ему пора отдохиуть.

Идея такого контроля казалась заманчивой и обещала чуть ли не решение всех проблем оптимизации операторского труда. Но попытки реализовать ее принесли разочарование. Во-первых, приборы оказались чувствительны к виешним помехам, они вводили машину в заблуждение, а во-вторых, операторам определенно мешали работать налегленные электроды и датчи ки, мешали даже психологически: они чувствовали себя какимито подопытными кроликами и требовали избавить их от электродов.

Оператор не должен замечать контроля — вот в чем суть. Он должен забыть о нем. Понски средств такого контроля за утомлением работающего человека, чтобы контроль этоп могал и производству, и человеку, — вот на что были направлены усилия группы ученых из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР.

#### инфракрасные очки

 Первый вопрос, который мы задали себе, был такой: какую реакцию контролировать? — рассказывает заведующий дабораторией прикладной физиологии высшей нервной деятельности человека Михаил Васильевич Фролов. - Решили - векодвигательную: это очень точный показатель степени утомления. Когда человек бодр и работоспособен, глаза закрываются у него лишь на миг, когда он утомлен - миги растягиваются в секунды. Уловить зарождение этого процесса, человеку еще неведомого. - и задача решена. Как это сделать, не касаясь век. без всяких электродов? Инфракрасными лучами! К оправе очков прикрепляем излучатели и приемники этих лучей. Оператор лучей не ошущает, а значит, и не думает о них. Во время нормального мигания в приемник поступают одни порции отраженных от сетчатки инфракрасных лучей, отяжелели веки уже другие. Порции замеряются прикрепленными к очкам датчиками. Критический уровень достигнут, и автоматика подает сигнал заменить оператора или останавливает объект.

Очки не электроэнцефалограф, рассуждали Фролов и его коллеги, принимаже за дело. К очкам все быстро привыкают, приспособление это не лабораторное, а обиходное. Провода от датчиков мешать не будут, можно даже обойтись без проокви. Но как эти очки пригодятся операторам, особенно шоферам в дальных ночных рейсах и машинистам! Ведь сейчае дием и ночью на перегоне и при проходе через станцию машинист через определенные промежутки времени нажимает на специальную кнопку, сообщая автоматике, что он бодрствует. Не нажал — включаются тормоза. Можно представить себе, как утомляет человека этот непрерывный самоконтроль и как от частых торможений и остановок страдает график движения поездов. Да и не вестра тормоза поспевают за событивми, они ведь включаются, когда человек уже заснул. То ли дело — очки.

Очки были сделаны и испытаны, — продолжает свой рассказ Фролов. — Машинисты к ним привыкали быстро, сигна-

лизация срабатывала безотказно. Но, к сожалению, не всегда кстати. Подобно электроэнцефалографу, очки оказались чувствительны к помехам. Они реагнровали не только на собственное излучение, но и на тепло, идущее, скажем, от печки в кабине тепловоза. Переделывать кабину? Это целая история... Но даже уговорн мы инженеров на передсику, все равно очки не решали проблемы. Оказалось, что они не годятся для высокомотнануюванных, как у нас говорят, операторов. Чувство отестетвенности берет у них верх над обычным утомленнем. Эти люди умеют держать себя в состояния повышенной сосредоточенности и обостренного внимания очень долго, глаза у них никогда не слипаются, а утомление выражается только в перенапряжения. Тут проку от очков немирос...

Снова началнсь поиски — понски более надежного и универсального устройства, которое не повлекло бы за собой ннкаких переделок в управляемой системе, распознавало бы все оттенки утомления человека н. разумеется, ничем бы не отвле-

кало его от работы.

Какую же реакцию контролировать теперь? После долгих размышлений ответ пришел: контролировать надо эмоции и по ним судить о состоянии человека. Но какова связь между эмоциях? и угомлением и как судить о самих эмоциях?

## РАЗВЕДЧИКИ РАССУДКА

Как известно, корин эмоций простираются далеко, к эпохам власти животных инстинктов. Некоторые из выразительных движений и жестов человека — это следы тех действий, которые когда-то диктовалнсь необходимостью. Нас охватил тене, мы жимаем кулаки, стискиваем эубы, тяжело дышим, у нас раздуваются ноздри. Зачем все это? Сейчас разве что для разрядки, а когда-то гнев предшествовал борьбе, был подготовкой к ней, боролись же и кулаками и зубы пускали в ход. Отчего при изумлении у нас поднимаются бровъ? Чтобы шире раскрывались глаза и побыстрее разглядели, не опасность ли тачися в неведомом.

Великий естествоиспытатель. Чарлз Дарвин, который размышлял об этих крелинах поведення», синтал, что объяснения подобного рода охватывают лишь самые простые эмоции, ие эмоции даже, а аффекты, то есть острые и грубме переживания. По рашновальное зерно было найдено. Эмоции бессознательны: возникают они прежде, чем рассудок успевает осмылить вызващиее их собитие. Да ону, бивает, и вовее не способен пуститься за ними вдогонку: сердцу не прикажешь. Конечно, многие из эмощий — остатки инстинктивных действий, многие, но далеко не все. Ведь человек — «животное социальное», да сще единственное, владеющее речью. Всемы вероятно, что движения, служившие когда-то для выражения наших эмоций, и способствовали развитию речи. Но они не утратили своей пьесообразности, они развивались вместе с речью, приобретали новые оттенки, делая наш духовный мир богаче и тоньше. Они стали таким же средством общения, как и слова: нажмуренные брови, саркастическая улыбка, блеск глаз красноречивее целого монолога.

Обсуждение всех теорий эмоций, выдвинутых после Дарвина, увело бы нае слицком далеко от темы. Скажем только, что ученым удалось узнать об эмоциях немало интересного и важного. Былн обнаружены тольке связи между эмоциями и вестативной нервной системой, между эмоциями и памятью, эмоциями и свойствами личности. А нейрофизиологи даже открыли в мозту «центры эмоций» — структуры, связанные с эмоциональным состоянием непосредственно. Изучение эмоций продолжается, но что они такое, уже ясле. Эмоция — это первая, еще бессознательная установка по отношению к факту, создающая предпосымку к деятельности.

#### двадцать тысяч степеней свободы

Эмоциями сопровождается всякая деятельность, а деятельность оператора, который то и дело вынужден искать выходы из ситуаций, никакими инструкциями не предусмотренных, пропитана ими насквозь. И по ним можно безошибочно распознавать признаки надвигающейся сонливости и перевозбуждения. в равной степени свидетельствующие о том, что оператор вотвот начнет ошибаться и ему необходим отдых. И в этом, и в другом случае наступает отклонение от оптимального уровня эмоций, присущего в норме каждому виду деятельности. В картине общего состояния человека начинают преобладать отрицательные эмоции, которые согласно концепции профессора П. Симонова, заведующего лабораторией физиологии эмоций в том же институте, возникают обычно при недостатке сведений и средств, необходимых для достижения цели. Сами по себе отрицательные эмоции существуют не напрасно, в них заложен глубокий приспособительный смысл. Они-то и побуждают организм искать нужные ему сведения и средства. Но если организм устал, а информация, поступающая извне, требует быстрых и точных реакций, лучше не разрешать эмоциям чересчур отклоняться от оптимума: организму нужно дать отдохнуть.

Эмоции, как было уже сказано, теснейшим образом связаны с речью. По речи-то и лучше всего судить о инх. Речевой сигнал несет уйму информации. Кроме непосредственного содержания, речь обладает интонацией, по которой можно распознать отношение человека к тому, о чем он говорит и что с ним происходит. Ученые находят у речи двадцать тысяч степеней евободы. а у биотоков мозга, динамику которых регистрирует электрозишефалограмма, — всего двести. Иными словами, речь в сто раз информативнее биотоков, ничто не сравнится с ней в передаче всех оттенков душевного состояния. Когда надвигаются вялость и сомпявость, речь замедляется, становится сбивчивой, в ней появляются паузы, ее тональность понижается. Когда же человек чересчур возбужден, речь его тороплива, по-своему тоже сбивчива, тональность ее повышена, паузы заполняются словами-параятели вроде «так сказать», ««то».

Все это так, но какие рези будет слушать контролирующее устройство? Не заставлять же оператора наговаривать в микрофон специальный тест! Гле же тогла незаметность? Как раз здесь нет никакой проблемы. Всякий оператор постоянию держит связь со своими руководителями, сообщая им, как он понял команду, какова обстановка, и все операторы, выполняющие общую задачу, переговариваются друг с другом. Даже машинист, ведя состав через станцию, успевает поговорить с железнодорожным диспетчером. Вот к этим обычным каналам связи и будет подключено устройство контроля во главе с цифровой вычислительной машиной.

### одни только гласные

- Прежде чем научить машину распознавать эмоциональное состояние человека. — рассказывает Фролов. — мы долго учились этому сами. На тренажере, где проходят подготовку будущие пилоты, проигрывались сотни критических ситуаний. Пилот сидел в кабине, глядел на приборы и на экран. где перед ним то убегала вниз, то вырастала взлетная полоса, и отрабатывал взлет и посадку. И, как полагается, у него то отказывали двигатели при взлете, то что-то путалось в показаниях о режиме полета. Все это было поводом для переговоров по радио с руководителями полетов, а фоном для этих переговоров служили эмоции, возникавшие непроизвольно, все эмоции, какие только существуют, - от страха до ликования, от растерянности до решимости. Вместе с нашими коллегами из лаборатории профессора Симонова мы слушали и анализировали эти переговоры, прокручивая их записи сотни раз. Мы сопоставляли эмоции с физическими характеристиками основного тона речи — частотой, длительностью, мелодией и с характеристиками резонатора глотки. Мы смотрели, как меняются эти параметры в зависимости от эмоционального состояния; именно по ним машине и предстояло это состояние определять.

Мы слушали и записывали тех, кто занимался на тренажере, и авнадиспетчеров, работающих в реальной обстановке, слушали пилотов и космонавтов, машинистов метрополитена. Затем мы решили проверить результаты и уточнить их. создав

актерскую модель эмоциональных состояний. Были написаны соответствующие сценарии, и по нашей просьбе актеры московских театров и студенты театральных училищ разыгрывали по этим сценариям сложные этюды - варнанты критических снтуаций, в которые попадают операторы. Конечно, актер есть актер, как бы он ни вживался в образ, он прежде всего играет, но мы искали и находили тех актеров, которые могли переживать любую ситуацию по-настоящему. Это было видно по их электрокардиограммам: предварительно мы нашли взаимосвязь между уровнем эмоций, частотой карднограммы и конфигурацией ее некоторых зубцов. Наконец точная речевая модель всех нужных нам состояний была получена и отработана, вся речь по ее физическим характеристикам подвергнута так называемому аудиторскому анализу, а данные анализа отработаны на вычислительной машине. После этого был построен и отработан алгоритм — та последовательность логических операций, следуя которой машние предстояло анализировать сигналы.

Помехн? Да, операторы переговариваются на фоне помех, иногда очень сильных. Каждый это видит и слышит по телевизору, когда показывают переговоры с космонавтами... Система контроля будет воспринимать и гул моторов, и треск разрядов. Если мы не разбираем, что нам говорят, мы переспрашиваем, просим повторить снова. Система же переспрашивать не может. Но ей это и не нужно! Мы не в состоянин восстановить фразу, если услышанные нами ее фрагменты будут слишком оторваны друг от друга, а по отдельным звукам и вовсе ничего не разберем. Наша система, наоборот, интересуется лишь отдельными звуками. Ее не занимает содержание сказанного только звуки и притом только гласные. А гласные лучше всего выделяются на фоне шума. Несколько гласных, и она уже представляет себе, отклонился ли от нормы уровень эмошни, устал

или не устал человек...

Способ оказался универсальным и точным: машина угалывала эмопиональное состояние человека в 98 случаях из 100. Это было блестяшим подтверждением правильности не только чисто прикладной иден, но и глубоко материалистической теории эмопий, разработанной в институте. Первый образец системы речевого контроля делался по заказу Аэрофлота, в его созданин участвовали специалисты по раднотехнике, электронике, акустике, кибернетике. Скоро такая система будет контролировать состояние операторов в одном из крупнейших аэропортов. Потом в Московском метро. Придет день, и она станет такой же неотъемлемой частью операторского поста, как пульт управлення. Порожденная нуждами НТР и созданная благодаря ее же возможностям, она сделает человеческое звено систем управления гораздо надежнее. Она будет служить всем операторам. предохраняя их от любой беды, вызванной утомлением, сберегая им здоровье и работоспособность.



ак только не называют это загадочное явление, порождаемое нашей психикой, - «шестым чувством» и «внутренним голосом», «озарением» и «наитием», «предчувствием» и «предупреждением свыше», а иногда понаучнее - «интуицией»... Все эти слова часто отражают, включают в себя одну неизменную мысль: то, что про-

изошло, нельзя объяснить, если не привлечь на помощь... «по-

тусторонние силы».

Между тем наука и здесь говорит свое веское слово. И познакомиться с этим словом, наверное, небезынтересно многим. Ведь, пожалуй, нет среди нас человека, который не слыхал бы что-нибудь об особом психическом ощущении, якобы предвещающем в скором времени какое-то, чаще всего неприятное, событие.

О предчувствиях пишут в художественных произведениях. О предчувствии некоторых исторических событий рассказывают летописцы прошлого. Многие убеждены, что и в нашей обыден-

ной жизни предчувствия играют заметную роль.

Нельзя также не видеть, что в оценке всякого рода предчувствий всегда легко определить, на каких мировоззренческих позициях находится человек. Если это преподносится как «озарение свыше», как необъяснимая законами природы способность «постижения истины», можно не сомневаться — отсюда прокладывается дорога к мистике.

# ЗАГАДКИ «ШЕСТОГО ЧУВСТВА»

...Этот случай авиамеханик Федотов запомнил на всю жизнь. Со взлетной полосы ушло в тренировочный полет звено истребителей. Перед этим он, как обычно, доложил командиру звена о готовности всех трех самолетов. Однако не прошло и минуты после того, как звено скрылось за лесом, механика вдруг охватило какое-то смутное беспокойство, волнение. В сознании билось предчувствие большой беды. Но почему?! Мозг не давал ответа. А необъяснимое чувство надвигающейся неведомой опасности все росло. Через несколько минут мысли приняли более четкое направление, теперь Федотов напряженно думал об одном из трех самолетов. Он уже был уверен: что-то с ним случилось!

Механик не ошибся. Через полчаса стало известно, что пилот этого самолета, чуть не разбившись, совершил вынужден-

ную посадку, Отказал мотор,

... В прошлом веке в одном из волжских городов произошло событие, которое надодпо запомныли его жители. Позднее о нем писали ученые как о редхостиом случае предчувствия. В город приехал по своим делам человек. Остановился в старенькой, недорогой гостивице, снял отдельный номер. По утрам вставал с постели с необъяснимым чувством беспохойства. Человек по-старался ототнать от себя это чувство. Что ему может угрожать? Однако предчувствие какой-то опасности продолжало преследовать весь день. Веризушись однажды в гостиницу, он долго расхаживал по комнате, а затем подошел к сгоящей в углу куровати и перетации ее в противоположный угол.

Позднее, вспомінная все происходившее, этот человек утверждал, что не знал, зачем ему понадобилась такая перестаповка: кровать стояла удобно, а новое место было выбрано не совсем удачно. Но... перестановка кровати его успокоила, и он лег спать. А ночью большая балка, находившаяся как раз над тем

местом, где прежде стояла кровать, обрушилась.

Почти все жители города, обсуждая происшествие в гостинице, решили тогда, что человека спас сам бог.

"Из письма Галины Н.: «Со дня смерти моей мамы прошло уме коколо пяти лет. Но меня все еще волнует загадка, с которой я тогда столкнулась. Получилось так, что перед смертью мамы мне пришлось уехать в Киев. Там в первую же вочь мне присилось, что мама лежит большая и просит поскорее вернуться домой. Я не придала этому сновидению большого значения, по на следующую почь я увидела во сне, что маму уже хоронят. Утром дала телеграмму домой, и брат ответил, что мама заболела. Когда возвратилась, мама была уже очень плоха. Через несколько дней он умерла. Вот с тех пор меня и не оставляет мысль о прорческих снах. Выходит, что они все-таки бывают, Может ли это объеснить наука?

Три невыдуманные истории, лостаточно убедительно подтерждающие реальность предчувствий. Можно ли каждой из них дать научное объяснение, отбросив сверхъестественное?

Можно. Впрочем, сначала о более частой и не столь загадочной форме предчувствий.

## «ЧУЯЛО МОЕ СЕРДЦЕ...»

Кто не слыхал этих слов! За день или два, иногда за несколько часов до неприятного события у человека вдруг начинает щемить сердце. Что случилось? В голову непроизвольно дезут мысли о скорой неприятности, нарастает тревога за близких людей.

Большого секрета тут нет. Щемящее чувство в области сердца появляется в минуты переживаний — думает человек о предстоящем тяжелом разговоре, беспоконтся о том, как сын или дочь окончат школу, тревожится за ребенка, у которого вдруг поднялась высокая температура, — у него начинает болеть сердце, в груди появляется неприятное ощущение, мешающее легко дышать.

Особенно это присуще людям с повышенной нервной возбудимостью. Для них порой самый незначительный случай может привести к переживаниям. Они-то и сказываются на работе сердца. Ведь наш организм — единое целое. Работа ето внутренних органов самым тесным образом связана с нервной си-

стемой, с психикой.

Плохо работает сердце, кишечник, почки — и это отражается на психическом состоянии, самочувствии, поведении человека. И наоборот, различные переживания — радость, горе, испуг, ожидание чего-то неприятного — в свою очередь, тоже сильно влияют на деятельность внутренних органов. Кто не знает, как изменяется работа сердца при внезапном испуге! Так же накладывают свой отпечаток на его работу и наши переживания, тяжелые мысли о предстоящих событиях.

Сын уходит в школу, а у матери «вдруг» начинает болеть сердце. И когда он приносит в дневнике две двойки за четверть, мать говорит: «Я уже знала об этом утром». Она и в самом деле убеждена в том, что сердце подсказало ей. А как было на самом деле? Мать знает, как ндут дела у сына в школе. Ее уже не раз просили обратить внимание на плохую успеваемость, интересовались условнями в семье. Много раз она говорила об этом с сыном. Удивительно ли, что, перед тем как в школе закончится четверть, мать с тревогой думает, какие отметки принесет на сей раз ее парень. Думает и боится худшего.

Эти мысли не дают покоя, и вот уже начинает болеть серде. Оно «предвещает» неприятное. А истоки «предсказания»—мысли матери. Нарушенная спокойная работа сердца дает о себе знать головному мозгу, и сознание человека отмечает: что то с сердцем неладио. Что именю, сказать трудно. Расшифрывать сигналы, поступающие от сердца в мозг, — очень трудная задача. Знаменнтый русский естествоиспытатель И. М. Сеченов образво назвал их «темными ощущениями». Опытный врач по стаким ощущениям может в некоторых случаях определить заболевание сердца. А суеверный человек начинает думать, что его сердце предвещает скорую беду.

Механизм предчувствия тут ясен. Однако бывают случаи посложнее. Далеко не всегда можно уловить, обнаружить связь нашего сознания с работой внутренних органов.

#### поговорим о подсознании

Как вы думаете, может ли человек думать о чем-либо и не знать, что он думает именно об этом?

Казалось бы, вопрос не имеет смысла. Между тем мысли-

тельные процессы, в которых человек не отдает себе отчета, существуют. Более того, неосознаваемая, подсознательная деятельность мозга занимает в нашей жизни далеко не последнее место,

Здесь нам самое время поговорить о том, а что такое под-

сознание. Вспомним о простых вещах.

В головной мояг поступает множество разнообразных сниталов как от внутренных органов, так и из внешнего, окружающего нас мира. Все они оставляют в нем свои следы. Но не все фиксируются, не все улавливаются нашим соонанием. Глаза, например, могту твидеть лежащую в траве ценную вепь, а до сознания это не дойдет, потому что человек думает в этот момент совеем о другом и не следит за тем, что находится под ногами. Однако глаза, повторяем, увидели вець, дали о ней ститал в моят, и где-то в нем остался след.

Позднее этот след может совершенно неожиданно «всплыть на поверхность», появиться в сознании. Чаще всего такое пронеходит во время сна — человек может очень ясно увидеть, как он шел по траве и заметил в ней потерянную вешь. В другкх случаях такие не дошедшие до нашего сознания в ясноформе сигналы могут вызвать смутное и неопределенное чувство тревоги. Появляется, например, предучествие опасности. Какой и отчего — сознание подсказать не может. И опасность

действительно приходит.

Для религиозных людей такой случай является бесспорным доказательством существования потусторонних сил. Кто же еще мог предупредить человека о грядущей опасности?! Разве это не настоящее предчувствие, объяснить которое нельзя какими-то естественными, земными причинами? Между тем человек сам себя предупреждает об опасности.

Рассудочное мышление, как известно, характеризуется тем, чл. думая о чем-то, мы можем проследить весь код своих рассуждений, их последовательность и логичность. Иное дело подсознательная, другими словами, интунтивная деятельность мозга. Тут мы уже не можем воссоздать все звенья мыслительного процесса, мозг выдает в наше сознание лишь конечный ре-

зультат размышлений.

Интупиия вкодит в сознание в виде готового суждения без веякого доказательства. И это, естественно, выглядит как внезапное созарение» (в другом случае — «предчувствие»), хотя за ним скрыта порой напряженная, а нередко длительная работа мозга.

...Человеку, погруженному в гипнотическое состояние, было приказано проснуться, забыть все, о чем говорил врач-типнолог, и в то же время выполнить один приказ: через четыре дня в тот же час позвонить врачу и справиться о его здоровье.

«Мой телефон такой-то, — сказал врач, — но вы его тоже забудьте». Все произошло без осечки. Все четыре дня человек

не думал о гиннотизере, но примерно за час до назначениют срока он вдруг пришел в волиение, вспомнил о враче: «Как оп там, не заболел ли?» Захотелось немедленно позволить ему по телефону, но тут же он подумал, что телефона не знает. А тревога нарастала. Не в силах сидеть за рабочим столом, он подошел к телефону и машинально, наугад набрал номер телефона. Ответил врач-гинного.

В каких тайниках мозга хранила память сказанный под гип-

нозом номер телефона?

Этот опыт проводился многократно, с разными людьми, и всегда результат был один и тот же: подсознание в нужный момент напоминало человеку о приказе гипнотизера и сообщало сознанию забытый номер телефона.

Забытый сознанием, но не подсознанием!

Ученые из Бухарестского института психологии проводили эксперименты по неосознанному угадыванию. Человеку под гипнозом показали десять картин. Затем картины перемещали с другими и показали тому же человеку, находящемуся уже в нормальном остоянии. Он сказал, то ни одну из них ранее не видел, но, когда ему предложили отобрать десять полотен для святия репродукций, он выбрал именно те десять картин.

Вот еще один интересный факт, имеющий отношение к области бессознательного. В кинотеатре идет фильм, причем на отдельных кадрах есть надписи, не имеющие никакого отношения к сюжету картины, например, реклама нового вида товара. Надписи повиляются и нечезают на экране настолько быстро, что эрители не воспринимают их. Точнее говоря, они не доходят до их сознания и сомысления (как известию, чтобы какой-токадр с надписью запечатлелся в сознании, иужно не менее о,1 секунды видеть этот кадр). Однако когда сеанс оканчивается, многие из тех, кто только что смотрел фильм, идут в магазии, где, по словам рекламы, можно купить новый товар. Идут, котя яклю не сознают, зачем...

Подсознательной работой мозга объясняется и удивительмая способность некоторых людей к молиненосному счету в уме. Объяснить, как это у них получается, они не могут, и понятно почему: вся вычислительная работа протекает в этом случае не-

осознанно.

Вессознательное присутствует во всех формах психической деятельности чоловека. Не учитывая этого, исльзя поиять до конца поведение людей в различных жизненных ситуациях. Подсознание постоянно взаимодействует с сознанием, причем это взаимодействие не посит характера соподчинения. Нет ни-каких оснований утверждать, что существует какое-то «роковое», непреодолнимое господство бессознательного над сознанием, о чем так много писали и пишут всякого рода мистики, но и не следует думать, что роль бессознательного в работе нашего мозга невначительных длучайна (поэтому терини «подсознательного в работе нашего мозга невначительных длучайна (поэтому терини «подсозна-

ние», наверное, нельзя назвать удачным; слово «бессознатель-

ное» лучше отражает суть вопроса).

В жизни бывает и так: сознательное переходит в бессознательное. Вспомните езду на автомациине. Пока вы учитесь ее водить, каждое ваше действие за рулем вполне осознаваемо. Но проходят годы, и вы, уже не думая, как прежде, ведете машину почти автоматически; однако стоит попасть в трудное положение, и подсознавие туть се подсказывает, что надо сделать — мгновенно затормозить или резко вывернуть руль.

#### И ТУТ НЕТ ЗАГАДКИ

. А теперь возвратимся к «чудесному спасению» человека в приволжском городе. Вот что там произошло. Гостиница была старая, потолки ее требовали ремонта. Балка в комнате уже настолько прогнила, что могла обрушиться в любую минуту. Пройдет кто-то над ней этажом выше - и она уже вздрагивает, тихо поскрипывает. Днем человек не замечал этих звуков, в сознание проникали только громкие посторонние звуки. Однако и днем, а особенно ночью, когда все затихало, его слух передавал в мозг едва уловимое поскрипывание балки. Продолжая работать и во время сна, мозг с тревогой воспринимал эти звуки. В подсознании возникло вполне определенное заключение: эти скрипы грозят опасностью, потолок может обвалиться, Но в сознании эта мысль не появлялась, и каждое утро человек просыпался с непонятной тревогой, с ожиданием чего-то плохого, неприятного. Наступала следующая ночь, и подсознание, продолжая беспоконться, снова напоминало об опасности, а затем и подсказало человеку, что следует сделать: нужно переставить кровать - это и оформилось наконец в сознании,

Как видите, и столь загадочный случай находит свое научное объеменение. Кетати, «расшифровал» его тогда же ученый, приехавший отдохнуть на Волгу. О недавнем происшествии в гостинице ему рассказал университетский товарищ, у которого он 
гостил. Заинтересованный «чудесным спасением», ученый материалист побывал в гостинице и поиял, что там в действитель-

ности произошло.

Ну а как объяснить предчувствие Федотова?

В работе двигателя одного из самолетов опытный механик ужери проверке уловил какие-то неполадки. Но признаки этих неполадок были настолько незначительны, что до сознания моториста они не дошли, он уловил их подсознательно, а через короткое время мозг довел до сознания мисло том, что с двигателем не все в порядке. Мысль эта была настолько неоформленной, что породила в сознании чесловека, отвечающего за про-денной, что породила в сознании чесловека, отвечающего за про-

верку двигателей, необъяснимое беспокойство — предчувствие

какой-то неприятности, а может быть, и беды...

А теперь о письме Галины Н. Ее сновидення перед смертью матери, конечно же, не были пророческими. Точнее сказать, их породили мысли самой Галины. Здесь мы встречаемся с тем же «предчувствием», только мозг выдал его в виде сновидения.

Вель как было дело? Уезжая в комаплировку, дочь видела недлоровое, биелное лици мамы. Відлела, но не придала этому большого значения. Мысли были заняты предстоящим отъездом. Но ее мозг отложил на одну из полочек своей памяти образ больной матери. В поезде еще и еще раз в сознания всплывала сцена провожания; грустый взгляд мамы. А дальше к мыслям о матери подключается подсознание. Сопоставив все, опо делает вывод: мама скоро, может быть, лаже очень скоро умрет. Эта мысль поступает в сознание через сповидения. Подсознание показывает сознанию дочери яркую картину того, что может соучиться в ближайшее время.

#### интуиция и творчество

Роль и значение интунции, или, если хотите, озарения, далеко не ограничиваются тем, что иной раз они явлещают нас о том, что может произойти в будущем. «Интунция, — пишут авторы книги «Тайны предвидения» А. Белявский и В. Лисичкии, — удивительное свойство человека. Наши психологи совсем недавно наконец всерьез занялись изучением этого явления. Возможно, это высшая ступень человеческого мышления, сплав всех знаний, полученных нами в жизни, как осмысленных, так и незаметию прокравшикося в наше подсознание, всей генетической информации поколений, переданной в мозг, всех чувств человека...»

Наше сознание не исчерпывает и не может исчерпать всей пихологической лентельности. Понятие «психика» шире понятия «сознание». И когда мы встречаемся с интупцией, то несомиенно, что в ней проявляется деятельность психики. «Мы отлично знаем, — писал И. П. Павлов, — до какой степени душевная, психическая жизнь пестро складывается из сознательного и бессовантельного.

Рассекречивание естественнонаучных основ всего комплекса нашего мышления начинается только сейчас. Многое в этой интереснейшей проблеме познания еще скрыто. Нам почти неизвестен, во многом непонятен механизм интуитивных решений, но уже нет того отношения, когда все связанное с интуицией отвергалось без изучения и таким путем отдавалось на откуп мистикам.

Проблема неосознаваемого в психической деятельности, бессознательного была темой международного симпозиума в Тбилиси. Советские психологи, физиологи, медики и философы представили цикл докладов и сообщений, характеризующих весьма высокий угорвень научной разработки проблемы.

А то, что мы сегодня уже знаем о работе подсознання, говорит об однож «озарення» не сваливаются к человеку с небес. Интунция теснейшим образом связана с ранее приобретенными знаниями и навыками, с накопленным опытом и логикой мышления, то есть с вполне сознательными пенхическими процессами. Только на такой основе могут рождаться в голове «светлые мыслы» — пороб совсем неожиданно, скажем, во время отдыха, а не тогда, когда ученый, писатель или наобретатель обдумывает свюю проблему, снад за рабочны столом.

И чем больше у человека знаний, опыта, тем чаще могут возникать у него правильные интунтивные решения. Когда летчин-испытатель в доли секунды, не раздумывая, принимает правильное решение, чтобы спасти машину, он руководствуется не каким-то «озарением свыше», а своим богатым опытом. В критический момент полета его мозг молиненосно выбирает единствению правильное решение, как поступить, но если потом спросить, почему он поступить, так, а не начае, пилот может и не от-

ветить. Ведь принял он решение не думая, интунтивно.

Многие выдающиеся писатели и ученые полеркивали большое значение интувции в их творчестве. Об этом писали Гёте и Эйнштейн, Гаусс и Пуанкаре, Швллер и Доде.. Рассказывая о том, как он писал многие стихотворения, Гёте признавал: «Заранее я не имел о них викакого представления и никакого предчувствия, но они сразу овладевали мною и требовали немедленного воплощения, так что я должен был тут же, на месте, непроизвольно, как луматик, их записывать».

И в заключение поразительное признанне человека особой, редкой н опасной профессии. Больше десяти лет назад в печати была опубликована беседа с одини советским разведчиком. Вот

отрывок из этой беседы:

— "Я больше доверяю личным ощущенням, чем тому, что написано в анкетах и характеристнках. Я очень упорен в своем мненин о людях, н, еслн уж составля его о человеке, няменить его может только он сам. И больше никто. Как бы мне его ни расхвалнядям. Или, наоборот, нв ругали.

— И вы уверены в непогрешнмости своей интунции?

— И вы уверены в непорешняюсти своей нитульного деятности. На девяносто процентов. И не вижу в этом никакой мистики. Я убежден, что, когда наука всерьез займется этой просмеми, нитуацию сведут к подсознательным процессам, которые протекают в нашем мозгу, не отражаясь в сознании, не фиксируясь в памяти, но предусмотрительно накапливая в какойто клеточке нужную информацию, о существовании которой мы и не подозреваем. В нужную минуту мозг услужливо выплеснет ее, предостерегая нас об опасности.

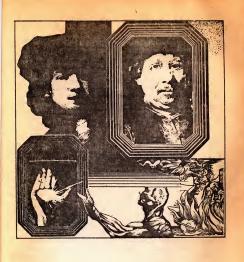

# ГРАНИ ВРЕМЕНИ

Советские читатели хорошо зиают Гийома Аполлинера-поэта, но еще ждет открытия Аполлинер-прозаик. Он был мастером новеллы, той философской «Сказки», которая была блистательно представлена в классической французской прозе Вольгером, Дидло и Бальзаком.

Сбориих «Ереснарх и К°», принесший известность Аполлинерупрозвику, вышел в 1910 году, хотя новедля «Ереснарх» была ваписана еще в 1902 году. Аполниер длобил в просе итру вообряжения, острые повороты сюжета, персонажей колоритных, неордиварных, об много писал на темы, связанные с редитней, и неизменно в его новедлях прводится мысль, что не вера в спромысл божий», а разум и труд человеческий создают на земле все самые главные ценности.



нгло-саксоиский мир интересуется религиозными вопросами. Особенно в Америке, где каждый год возникают новые, вышедшие из христианства секты, что вербуют себе множество стороиников.

Католичество, иаоборот, почти равнодушно к реформаторам и пророкам. Действительно, оно не заботится

более о сути своей религии. Поэтому крайне редко происходят те небольшие теологические раксовы, которые в прошыма времена приводили к возникновению ересей. По правде говоря, часто случается, что католических священников отлучают от церкви. Потеры эти вызваны утратой веры. Многие из этях священников уходят из церкви по причине их особых мнений и т. д.). Лишенные саия, в большинстве своем неверующие, некоторые из вих образовывают все-таки маленькие секты. Однако уже не найдешь подлинного ересиарха, подобного, например, дриго и причения, и са каторы в причина в причинасмещик, но кажется немыслимым, чтобы объявился хотя бы один основатель истиниой ереси.

По этим причинам случай Бенедетто Орфеи, который в конце XIX века основал в Риме ересь, называемую «ересью трех

жизней», является, на мой взгляд, уникальным.

Начиная с 1878 года достопочтенный отеп Бенедетто Орфен, изгнаяный с территории своего монашеского ордена, был представителем при Ватикане. Святой отец Бенедетто был теологом и гастрономом, набожным и любящим полакомиться человеком.

<sup>1</sup> Арий отрицал церковный догмат о единой сущности трех ипостасей троицы.

Он был в большом фаворе при папском дворе и, если бы не его последующие поступки, стал бы сегодня кардиналом, то есть мог быть избран и папой. Этот человек, словно созданный для того, чтобы величественно носить пурпурную мантию, погубил себя, вознамерившись создать ересь. После отлучения он удалился на виллу во Фраскати. Там он священнодействовал, имея прихожанами собственных слуг, двух богомольных дам и несколько сельских ребятишек, которых обучал азам Священного писания. По его мнению, он готовил таким образом славную секту, призванную заменить католицизм. Подобно всякому ереснарху, он отвергал догмат о папской непогрешимости и клялся, что бог наделил его реформаторской властью над церковью. Я представляю, что, если бы Бенедетто Орфеи стал папой и мысль о ереси осенила его именно в этот момент, он, наоборот, воспользовался бы догматом непогрешимости, чтобы заставить католиков верить в свое учение, которое тогда никто бы не отрицал, стращась попасть в еретики.

Я нанес визит Бенедетто Орфеи нежным майским днем. Ереснарх покоился в мягком кресле. На его столе были разложены бумаги, вероятно, энциклики римского папы. Он принял меня весьма любезно и, чтобы оказать мне честь, велел принести старые бутылки святого вина и некоторые римские или сицилийские сласти: сваренные в меду орехи, какое-то подобие пирога. пахнувшего розой, мятой и лимоном, из очень нежного айвового теста, называемого котоньята, пирог из другого теста, называемый кокуццата, и какие-то блины с персиками, которые зовут персиката. Он потребовал, чтобы я отведал святого вина, и дегустировал его вместе со мной, проявляя признаки истинного наслаждения: покачивал головой, полоскал глотком вина горло. делая соответствующие движения губами и щеками, слегка поглаживая себя по животу левой рукой. Вскоре я убедился, что этот добрый ересиарх был глух. Так как он знал, что я пришел, чтобы сделать записи, предназначенные в дальнейшем для работы над эссе о его ереси, то я предоставил ему говорить, ни разу не перебив.

Бенедетто Орфен, который был ролом из Александрин, соотто говорил на ее диалекте. Его речь расциенивали грубые, почти непристойные, но удивительно выразительные словечки. То, что мистики употребляют подобные словечки, — правда, ведь митетинам близок эротизму. Несмотря на интерес, который для филологов могли бы представить отдельные выражения, я не буду подчеркивать эту сторону речи Орфен. Кстати, мое слишком поверхностное знание итальянских диалектов не поволиль все понять, и смыст некоторых слов я уловил дишь благодаря

мимике, сопровождавшей разговор ереспарха.

Вот как Бенедетто Орфен рассказывал мне о том, что он

называл своим просветленным обращением:

— Весь день я был занят ипостасями бога. Когда наступил вечер, я, сотворя молитву, лег и начал перебирать четки. Одновременно я размышиля о тайнах религии. Думал о доброте сыпа божьего, который, чтобы уничтожить первородный грех, стал человеком и умер на кресте от позорной пытки между двумя разбойниками. Одна фраза, звучавшая на мотив припева народной песенки, пела в моем мозгу.

> Их было трое Как в небе На Голгофе, Троица была.

Тут ересиарх, растрогавшись, замолчал, снова наполнил наши бокалы и с грустным, вскоре рассеявшимся выражением лица выпил содержимое своего бокала, не преминув погладить брюхо, состроить оживленные гримасы и громко похвалить бархатистость старого вина. Он заставил меня попробовать кокуццаты и подолжал:

 Божественный припев звучал в моей душе до того часа. пока я не заснул. Сон мой был глубок, и утром, во время истинных сновидений, я увидел небо разверзшимся. Среди хора нерархий присутствия, эмпирея и исполнения и более высоких, нежели хор, серафимов моему восхищенному взору явились трое распятых. Ослепленный светом, который исходил от них, я опустил глаза и узрел святую группу девственниц, вдов, исповедников, ученых-богословов и мучеников, в обожании поклоняюшихся распятым. Мой покровитель, святой Бенуа, подощел ко мне в сопровождении ангела, льва и вола, а над ним кружил орел. «Друг. вспомни себя!» — сказал он и показал правой рукой на распятых. Я заметил, что мизинец, указательный и большой пальцы его руки были вытянуты, а два других согнуты. В это мгновение херувимы взмахнули кадилами, и аромат, более сладостный, нежели самый чистейший из аравийских ладанов, повеял в воздухе. Тогда я увидел, что ангел, сопровождающий святого моего покровителя, нес золотую дароносицу великолепной работы. Святой Бенуа открыл ее, достал просфору, которую преломил на три части, и я трижды причастился одной просфорой, чей вкус был более блажен, чем вкус манны, что в пустыне вкушали евреи. Послышалась восхитительная музыка лютней, арф и других небесных инструментов, на которых играли архангелы, и хор святых пропел:

> Их было трое Как в небе На Голгофе, Троица была.

Я проснулся. И понял, что сон этот был важным событием не только для меня, но и для всех людей. Час, когда он мие привиделся, не позволял сомневаться в истинисти подобного

видения. Все-таки, ибо он разрушал верования, на коих зиждется христианство, я не решился известить о нем папу. На следующую ночь я узрел в утреннем сне пресвятую богородицу, восседающую среди двух жен и молвившую им: «Вы тоже мате-

ри божьи, но люди не ведают о вашем материнстве».

Тут я пробудился, обливаясь потом. Больше я ни секуиды не колсебался, Я громко прочитал доксологию!. Помолившись в церкви святой Марин, я затем отправился в Ватикан просить аудиенции у святейшего отца, который мне ее представил. Я поведал ему обо всем, что произошло. Папа слушал меня молча н, выслушав, ненадолго задумался. Выйля из своего размышления, он строго повелел мне прекратить любые теологические исследования, не грезить больше о нелепых и невозможных вешах, каковые мне мог нашентать только дьявол. Он приказал мне снюва нанесты ему выят в конце месяца. Мне стадо тягостно и стыдно. Я вернулся в свой опустевший монастырь и заплакал. Священный принее «Их было трое» беспрепятственно в моей душе. Собрав всю свою волю, я отвергнул его как искушение и смирался перед господом.

Целый месяц я сурово постился и предавался двенадцати умерщвлениям плоти, кои рекомендует созерцательный Хапиус в своей книге «Мистическая теология». Особенно морил я себя пятью последними: умерщвлением в разуме всякого любопытства, умерщвление в сердце всякого сомнения, умерщвление в душе всякого тревожного нетерпения, умерщвление любой воли и следование обряду послушания, во имя бога требующего переносить любые лишения. За месяц этих покаяний убеждение, осенившее меня случайно, окрепло в душе моей, и я снова предстал перед святейшим отцом, который очень милостиво спросил, не отринул ли я химеры, что вдохнул в меня бес ереси. Вместо ответа я произнес лишь слова «их было трое...». «Увы! -воскликнул папа. - Человек этот одержим бесами!» Тогда я упал на колени. Я поведал о своих умерщвлениях плоти и умолил верховного владыку изгнать из меня бесов. Со слезами на глазах он уверил меня, что бог благосклонно примет это мое добровольное уничижение; потом папа согласно обычаю изгнал из меня бесов. И я удалился, не упорствуя, ибо был неколебимо уверен, что мысли мои были не дьявольским, а божеским внушением и любой обряд изгнания бесов против них бессилен.

Ереснарх прервал рассказ, налил себе святого вина и выпил, на мтновение задумался, воздев очи горе, и, откинувшись на спинку кресла, покрутил пальцами сложенных на животе рук.

Молитва, хвала тронце в католической литургии.

— На другой день, — продолжал он, — я написал папе, поставив в известность о моем убеждении и моля его, ведь оп был главой перкви, возвестнъ нстину, кою узрел я чудодейственным образом. Я прибавлял, что догмат непотрешимости, который мот обы сделать ложным то, что истиню, не имеет к этому никакого отношения и что я покину церковь в случае, если папа прелючет прежиме заблуждения новой осчевидности. Вместо ответа меня отлучили. Тогда, покинув свой орден и получин вазад те деньги, какие я некогда ему принес, я укрылся в этом мирном прибежище, где, исторгиутый из лона католичества, закладываю основы мовой религии.

Я торжественно учреждаю подлинное тройственное причастие в одной просфоре, содержащей плоть трех людей вместо единого бога в трех лицах. Ибо такова нстина: троина состоит из людей. Было три воплощения. Три лица единого бога в один день претерпели муку, необходимую для искупления человече-

ства.

Внеящий справа разбойник был отцом. Это легко заметить по участливым словам, кои он адресовал иа кресте возлюбленному своему свиу. Жизыь его была печальной и миоготерпеливой. Он несправедливо претерпел за то, что его приняли за разбойника, хотя таковым не был. Будучи всемогущим и бескоченов вытименты в приного ученка.

Христос, распятый между божественными разбойниками, волицал слово и, будучи таковым, являлся законоположником. Именно его слова и деяния должны были быть возвещены миру

в поучение. Так и свершилось.

Распятый слева разбойник был духом святым, параклетом, виной любовыю, который, воплотившись в человека, возжелал быть подобием недостойной любви человеческой, Он был на-

стоящим разбойником и претерпел по справедливости.

Вот тайна во всей ее святости: бог сделался человеком. Воплощенный бог-отец пострадал за то, чтобы на себе испытать свое могущество, и смирялся до такой степени, чтобы остаться безвестным и не иметь истории. Воплощенный бог-сын пострадал ради того, чтобы утверанть истинность своего учення и явить пример мученичества. Он претерпел несправедливо, но со славой, чтобы удивить людской разум. Бог — дух святой пожелал пострадать справедливо. Он воплотился в худших слабостях человеческих и предался всем грехам ради сострадания и глубской, вобов к роду людскому. Вот истина:

> Их было трое Как в небе На Голгофе, Троица была.

Таким образом, Бенедетто Орфен рассказал мне историю своей ереси и развернул собственное учение. Увлеченный рассказом, он позабыл о вине. Едва закончив свою речь, он вытя-

нул правую руку, не отрывая спины от кресла, взял блин из персикаты, старательно свернул его и откусил. Потом, налив себе святого вина, выпил его, но как-то неловко, потому что персиката и святое вино попали ему не в то горло. Ересиарх, апоплексически красный, гольшальнось высморкаться. Так как он не нюхал табак, то вместо огромного пестрого платка вытащил белый батистовый платочек, совсем не подходящий для церковинка. Эта изысканность меня удивила. Он перевел дух, шумно вздохнул, показывая при этом пальшем на коньям и предлагая, чтобы я налил себе.

Затем он признался, что католическая религия прогнила, будучи слишком старой, и папа не решается ее трогать, боясь,

как бы не рухнуло все.

Когда я поднялся, чтобы откланяться, ереснарх пожелал проводить меня до двери.

В тот момент, когда он вставал, его сутана, подобие монашеской рясы из грубой черной шерсти, распахнулась, и я увидел, что под ней ересиарх ничего не носил. Его волосатое тело было изборождено шрамами от бичей. Кожаный пояс, утыканный изнутри железными шипами, которые, должно быть, причиняли ему невыносимые страдания, опоясывал талию. Заметил я также и другие штуки, но они таковы, что не смогу их описать. По правде говоря, вся эта нагота промелькнула передо мной мгновенно. Ересиарх тут же запахнул сутану, полы которой завязал веревкой, и, улыбаясь, пригласил меня пройти в соседнюю комнату, где находилась библиотека. Я был потрясен, видя, как этот человек подвергает таким мукам свою плоть и одновременно удовлетворяет свою чувственность гурмана. Я задумался над этими контрастами, проходя в библиотеку, где увидел тщательно расставленные на полках всевозможные книги, которые ересиарх предложил мне просмотреть, Здесь стояли вперемежку ценные и пошлые тома по теологии, философии, литературе и естественным наукам. Тут были книги современные и старинные, манускрипты на бумаге и пергаменте. Я разглядел сочинения Аристотеля, Гальена, Орибаза, «Сифилис» Фракастора, «О мудрости» Шаррона, книгу иезуита Мариана, новеллы Боккаччо, Банделло, дю Ласка, святого Фому, Вико, Канта, Марсилино Фичино, «Диадему монахинь» Смарагдуса и прочее. Затем я расстался с ереснархом, с которым больше не встречался.

Спустя некоторое время я узнал, что появилось «Подлинное Евангелие от Бенедетто Орфен», переведенное на язык профанов, содержащее жизнь бога-отца, первое на друх свангелий, соответствующих евангелиям каноническим. Я раздобыл эту квиту, которая оказалась малоинтересной. В ней не содержалось инчего точного о жизни бога в первой ниостаси. Там лишь сообщалось, что о рождении бога-отца нам ничего не известно, О его жизни мы тоже ничего не знаем, кроме разве того, что он был справедливым, скрытным и не имел друзей. Его существование смешивалось с жизнью двух других лиц троицы, и, именно пытаясь отвратить бога - духа святого от преступления, которое последний совершил, бог-отец был схвачен вместе с ним и несправедливо осужден. Каждое из слов, коими он обменялся на Голгофе с Инсусом и... разбойником, составляло предмет отдельной главы, где оно истолковывалось. Это действительно был единственный, хорошо известный момент его жизни, да к тому же ересиарх позаимствовал рассказ о нем из синоптических евангелий. После смерти бога-отца все снова становилось таинственным. Больше ничего не было известно ни о его воскресении, ни о его вознесении, вероятных, но никому не ведомых. Похоже, что труд был написан на латыни, сразу же переведен на итальянский и опубликован. Латинская рукопись на пергаменте, наверное, еще сохранилась,

В следующем голу Орфен издал свое второе Евангелне, Евангелне святого духа. Подобно живни бога-отпа, жизнь последнего тоже малоизвестна. Но тогда как была известна хотя бы кончина предвечного отпа, о святом духе мы знаем, что в один прекрасный день он извасиловат спящую деяствениицу. Прелюбодейство сне было той операцией святого духа, от которой родился Христос. Много говорилось также о сказанных на кресте словах, а потом все покрывалось тайной после того мгновения, как солдаты перебили ноги обоим разобиникам. Томик этот, поистине прекраспо написанный и в отдельных местах отмеченный большой возвышенностью мысли, содержал столь грубооткровенные пассажи, что итальянские власти конфисковали его как непристойную книжку, поэтому его и нельзя отыскать с

«Ересь трех жизней» не получила распространения. Бенедетто Орфен умер на пороге нашего века. Несколько его учеников рассеялись по белу свету, и, вероятно, учение ерескарха окажется тщетным, из него ничего не выйдет и никто даже не подумает его продолжить.

Священии, который, близко знал Бенедетто Орфеи и много раз пытался заставить его отречься от того, что католик называли его заблуждениями, рассказал мне о кончине ересиарка. Он умер, кажется, вследствие несварения желудка, но тело его оказалось сплошь покрыто ранами, следами тех мук, кои Орфеи налагал на себя; так что врачи не знали, чему приписать его смерть — гурманству или умерщвлению плоти. Истина состоит в том, что ересиарх бы в том, что ересиарх бы в том, что ересиарх бы по всем плодям, ибо все они и грешники и святые, если только не суть преступники или мученики.

Перевел с французского Л. ТОКАРЕВ

## «ПЕРВЫЙ ЕРЕТИК в живописи»

анние годы становления Рембрандта ван Рейна (1606-1669) совпалн с соцнально-экономическим н культурным расцветом его родины — Голландии, этой, по определенню К. Маркса, «...образцовой капиталнстической страны XVII столетия» 1, самой богатой в Европе того времени, этому подъему сопутствовалн успе-

хи естественных наук, философии и некусства, Голландские художники этого периода оставили нам детальный портрет сво-

И средн них первое место по праву принадлежит Рембрандту, сыну мельника и дочери булочника, родившемуся 15 нюля 1606 года в городе Лейдене. Поразительна быстрота, с какой четырнадцатилетний юноша, поступивший после окончания латинской школы в Лейденский университет и оставивший его ради занятий живописью в мастерской местного живописца Якоба Сваненбурга, достигает положения одного из наиболее известных художников северных провниций Нидерландов. Бургомистр Лейдена Орлерс писал: «Так как его нскусство и его произведения чрезвычайно нравнлись жителям и гражданам Амстердама, то он получал от них бесчисленные заказы на картины и портреты, и всем очень желательно было, чтобы он переселился из Лейдена в Амстердам, что он и сделал в 1630 году».

Чем же привлек внимание столичной публики живописец,

которому в 1630 году исполнилось лишь 24 года?

Видимо, уже в своих ранних работах, представляющих в лейденский период различные виды и жанры искусства. Рембрандт сумел воплотить, а во многом и предвосхитить эстетические ожидания широких кругов голландского общества, найдя ту счастливую меру сочетання оригинальности и традиционности в освоенин национальной и современной ему мировой художественной культуры, которая заставляла зрителя восхищенно нзумляться. Одним из таких зрителей был, в частности, голландский поэт, современник художника Константин Хейгенс, свидетельство которого тем более ценно, что бнографы Рембрандта не располагают почти никакими письменными документами о жизни художника. Кроме 650 картин художника, около 30 гравюр и 1500 рисунков, в их распоряжении лишь несколько деловых писем Рембрандта, воспоминания его ученика Самюэля ван

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 761.

Хохстратена и эта запись Хейгенса, знатока и собирателя картии, посетившего мастерскую художника и потрясенного картиной этого молодого живописца «Иуда, возвращающий сребреники» (1629), «Всей изысканности прошлых веков, - пишет поэт, — я противопоставляю полиое отчаяния поведение Иуды... Ни Протогену, ин Ахиллесу, ни Парасню не пришло бы на мысль то, что задумал юноша голландец, мельинк, безбо-

И действительно, сознательно отказываясь уже в начале своего пути от достаточно популярного, но, по существу, второстепениого в национальном искусстве амплуа «малого голландца», художника-бытописателя. Рембрандт утверждает себя как живописец библейских сцеи, создатель религиозных композиций, которые после протестантского запрета молиться религиозным изображениям становятся предметом морального поучения и философского размышления, тесно связанного с решением вопросов современности, стимулируемого борьбой различных идео-

логических течений.

В Голландии XVII века — времени крушения феодально-теологической морали — развивались новые, обусловленные потребностями буржуазной жизнедеятельности и буржуазного мироощущения моральные цеиности и возникла настоятельная необходимость в разработке новой, полностью секуляризованной, совершенно свободной от официальной церкви морали. - Библня, переведениая на родной язык и ставшая настольной книгой в каждом доме, воспринималась уже в большей мере не как «откровение божие», собрание сокровенных тайн, а как своего рола моральное руководство в повседневном быту и социальном повелении.

Голландцы, отождествлявшие религиозность с моральностью, устранившие официальную католическую церковь как едииственного посредника между отдельным человеком и верой отстаивавшие право каждого индивидуума на самостоятельное объяснение мира, исходя из этого личного опыта и практических успехов, часто были склониы проводить параллели между событиями библейской истории и политическими судьбами Нидерландов. Одержав победу иад более сильным врагом и, подобно древним израильтянам, считая себя «избраиным богом иародом», они отдавали предпочтение тем библейским героям, примере которых можно было бы воспитывать чувство коллективизма, гражданского патриотизма и героизма в сфере социальной жизии: рачительности, бережливости, разумной умеренности - в частном быту и т. д.

Рембраидт - истинный сын своего века, в своих раниих мифологических картинах 1620-х-1630-х годов, таких, как «Товит с женой» (1626), «Иуда возвращает сребреники» (1629), «Принесение во храм» (1631), «Жертвоприношение Авраама» (1632), «Похишение Ганимеда» (1635), «Ослепление Самсона» (1636)

и др., сознательно демифологизирует древине «истории», стремится приблизить их к современности, ввести в коитекст настояшего. Художник привлекал, вернее, захватывал воображение современников не просто эффектом иизведения «сокровенного» до уровня бытового и общепонятного, а преломлением его через «призму» здоровых человеческих страстей, чувственной радости мироощущения. «Безбородый мельник», чуждый как идеализирующему, так и приземленному истолкованию исторических сюжетов, выступает как романтик нового времени, тяготение которого к чудесному, необычному и волшебному замещено на крепких дрожжах полнокровного человеческого существования, освещенного геронкой общенародной борьбы за национальную независимость. Вошедшее в кровь и плоть Рембрандта чувство исторической избранности, гениальности - не от бога, а от нации, находящейся под покровительством фортуны, - позволяет ему как художнику свободио черпать все иужное и полезное

в том, что его окружает.

Другой, не менее важной и значительной сферой проявления его творческих сил была паряду с исторической живописью, живопись портретная, где главным предметом художественного истолкования являлся не человек в соотношении с окружающим миром — прошлым или настоящим, — а человек как воплощение и иоситель бескоиечного «внутреннего» мира, не менее сложного и богатого, чем окружающая действительность. Оригинальность портретной концепции Рембрандта лейденского периода наиболее ярко проявилась не в его заказных портретах, где он, идя зачастую по уже проторенным путям, во многом еще уступал своему великому современнику, харлемскому портретисту Францу Хальсу, а в автопортретах. Рембрандт-автопортретист уникальное явление во всей истории мирового искусства. Его художественное наследие насчитывает около ста автоизображений (живописных и графических). Отказываясь, подобно передовым представителям голландской культуры XVII века, от религии как посредника между искусством и живой натурой, оставаясь со своей моделью одии на один, вне сферы влияния традиционных церковных норм оценки человеческой личности, Рембрандт не устает фиксировать неожиданные результаты подобного неопосредованного тысячелетиями догмами живописного диалога с таким, казалось бы, простым и понятным «частным» обыкновенным человеком. На первых порах Рембрандта привлекает удивительная подвижность человеческого лица, его способность к бесконечным метаморфозам, к многообразной жизии, к тому, чтобы быть «зеркалом души». И ранние автопортреты художника составляют своего рода серию живописных экспериментов по выявлению степени соотношения характерного и случайного в человеке при различных аффектах и физиологических состояниях, в том или ином одеянии. Рембрандт примеривает на себя как физиологические маски (смеха, удивления, испуга,

гордости), так и различные социальные одежды — от рубища инщего, бродяти до офицерских лат, аристократических кружевних воротничков и экзогических восточных костюмов, наделяющих портретный образ не столько определениой социальной, сколько фантастической характеристикой, и выводящих его за границы конкретного жизиенного бытования.

Так уже в раиние годы творчества складывается одна из ванных черт художественной манеры Рембрандта: преобладание выразительного, эмоционального, нетрадиционного начала

над виешией формальной гармонией образа.

Но и в этот наиболее бурный период жизии и творчества, период сильнейших художественных увлечений и экспериментов, художнику не было свойственио стремление к новаторству ради иоваторства, расчетливого желания угодить вкусам публики или, наоборот, нарочито эпатировать ее. Творчество Рембрандта в это время удивительно органически сочетает характерные для всего народа Голландии периода расцвета дерзость и серьезиость, основательную продуманность планов и действий, бережное отношение к уже достигиутому, поиски нехоженых, иеизведанных путей, чувство национальной гордости и космополитические симпатии и устремления. Именио эта способность Рембрандта использовать в своем искусстве и одновремению олицетворять им наиболее плодотворные духовные потеиции всей иации дает возможность утверждать, что уже в середине 1630-х годов он, подобио Францу Хальсу, становится «живописцем целой республики, мятежной, живой и смертиой».

Переезд Рембрандта в Амстердам как раз и объясняется тем, что его родной Лейдеи культивировал свою местную локальную манеру живописи, в пределах которой гению Рембрандта, набирающему полную силу, было уже тесио. В Амстердаме же - некоронованной столице Голландии, своеобразиом государстве в государстве, где, как писал современный Рембрандту поэт И. Деккер, «в полдень кишат всевозможные народы... где мавр торгуется с иорманном... где сходятся вместе евреи, турки и христиане», в этой «школе всех языков» и на этом «рынке всех товаров» — искусство Рембрандта, выросшее к началу 1630-х годов из узких рамок какой-инбудь одной местной художественной школы до размеров общенационального культурного явления, обрело свое «жизненное пространство». Его портретное мастерство до такой степени ценилось и вызывало такой большой спрос и у бюргеров средней руки, и у городского патрициата, что, по свидетельству современников, двадцатипятилетнего художника «надо было упрашивать, да еще платить деньги». Именио этот, по сути всеобщий, успех живописи Рембрандта позволил ему счастливо устроить и свою личиую жизиь. В 1634 году художник Рембраидт ваи Рейн женится на Саскии ван Эйленбург, богатой патрицианке, имеющей обширную родню в кругах городского магистрата. В этот самый счастливый и удачливый период жизни художника, когда брак не по расчету, а по любви значительно укрепляет его материальное и социальное положение, искусство мастера развивается по двум, то идущим параллельно, то тесно соприкасающимся путям. На одном из них Рембрандт выступает как художник, обращающийся «к городу и миру», как живописец, прославляющий, а часто и опережающий, предугадывающий свойственное голландцам тяготение к простым - то мирным, то шумным и грубым - радостям национального бытия и собственным формам быта; на другом - как человек, стремящийся прежде всего к личному самосовершенствованию и самопознанию, проверяющий жизненный ритм всей нации по биению собственного пульса. По сути, каждый из портретов Рембрандта 30-х годов есть как бы часть коллективного портрета всей нации, и любой голландец, удостоившийся быть изображенным им, приобретает черты национального героя того времени. История вряд ли сохранила бы для нас имена Мартина Соолманса, Опьен Коппит, Марии Трип и других представителей амстердамского бюргерства, если бы они не удосужились заказать свои портреты «господину ван Рейну». То же самое можно сказать и о членах амстердамской гильдии хирургов героев картины «Анатомия доктора Тульпа» (1632). Избирая достаточно традиционную для группового портрета врачей сцену лекции профессора (в данном случае доктора Николаса Тульпа) с демонстрацией препарируемого трупа, Рембрандт трактует ее как значительное событие, далеко выходящее за рамки обычного изображения группы конкретных людей и символизирующее «триумф истины», победу знания и разума, олицетворенных в докторе Тульпе, над смертью и грехом, воплощенными в трупе казненного преступника Ариса Киндта. В этом портрете художником удивительно передана и жажда знания, увлекательная атмосфера научного исследования, свойственная тому периоду истории Голландии. В эти годы яркого личного счастья художник создает и за-

в эти годы яркого личного счастья художник создает и замечательную серию портеотов своей возлюбленной Саскии, поражающих эрителя не идеально нормативным, условно возывшенным истолкованием этого женского образа, а сетественной, конкретной, хотя и далекой от классицистических норм красотой, привълекательностью реального и близких, любящих людей. Порой эта демоистрация личного счастья и своего представления о нем носит даже эпатирующий характер, как в дрезденском «Автопортрете с Саскией на коленях» (1635), где явно читасмый за изображением семейного пира эпизод притчи о блудном сыне есть как бы аллегорический вызов богатым родственныкам его жениь, которые обвиняли художника в мотовстве, а в их лице и ханжески настроенным «малым голландцам» не только в искусстве, но и в жизни. Это же стремление Рембрандта внести в искусство повышенно личностное начало, пусть не всегда общепризнанно и социально апробированию, есть и в его знаменитом большом полотие «Групповой портрет стрелковой роты капитана Франса Бонгинга Кока и лейтенанта Рейтенбурга», впоследствия полу-

чившем название «Ночной дозор» (1642).

Вместо упорядоченного, классически устоявшегося группового портрета 18 стрелков Рембрандт создал полотно, передающее буриое, не без оттенка театральности движение, которое определяет эмоциональный строй композиции, многолюдность действия, вовлекающего в свой круговорот, помимо заказчиков портрета, еще и шестнадцать вымышленных персонажей, чувство всеобщего воодушевлення и необычности происходящего, его выходящей за рамки конкретного события - выступления стрелков для участия в торжественной церемонии, организованной гражданами Амстердама по случаю посещения города французской королевой Марией Медичи в 1639 году — значительиости. Широко распространенное миение о том, что именио «Ночной дозор», якобы не принятый заказчиками, положил начало конфликту между художником и голландским бюргерством, не подтверждается реальными фактами. Современники оценивали эту картину достаточно высоко. Другое дело, что современникам не дано было до конца воспринять его геронко-эпический пафос, силу и размах выраженного в нем исторического национального оптимизма. «Ночной дозор» как своего рода живописная «марсельеза» голландской революции, красочный гими-призыв к всенародной борьбе за ее соцнально-экономические и гуманистические завоевання не был ими услышан. После «Ночного дозора» Рембрандту уже не удавалось создать произведения, которое бы смогло вместить смысл определенной, наиболее геронческой эпохи национальной истории. И не только потому, что смерть Саскин ослабила его связи с именитыми заказчиками и амстердамским патрициатом. К этому времени творческая индивидуальность Рембрандта достигает такого расцвета, что установки господствующей культуры уже не являются определяющими для его виутрениего развития. С 1640-х годов в его искусстве все сильнее проявляется, становясь со временем главенствующим, стремление выразить смысл и зиачимость отдельной человеческой жизии.

И если в своих исторических произведениях предшествующего деятныетия Реморанат оживаят, обидейские и мифологические сюжеты преимущественно буриым, порой фантастически преувеличениям духом героической современности, насыщал их повышенной чувственной радостью переживания окружающего мира, то такие работы 1640-х годов, как «Святое семейство» (1646), «Тороят с женой» (1645), «Сусаниа и старцы» (1647), «Христос в Эммаусс» (1648) и многие другие, отмечены не просто характерыим для его искусства автобнографизмом, сугубо

личностным началом, а утверждением душевного величия простых, внешие не примечательных людей, высокой значительностью их тесного душевного союза, поисками вечно ценного в самом человеке. Глубоко личный, выстраданный на собственном жизненном опыте поворот от исторически значительного в глазах общества к «бытовой» личности, к безымянному, по сути, герою, к безвестному персонажу, мифологическое имя которого служило лишь одним из возможных, но не основных поводов для введения его в контекст национальной художественной культуры, ознаменовался открытнем столь по-настоящему высоких и подлинных духовных ценностей, что в их свете библейский кодекс нравственности, поучительных примеров выступал лишь как частный случай выражения общих моральных понятий и правил. Пересматривая этот кодекс средневековой идеализации человека уже не с позиции опрощенного, порой вульгарного бюргерского гедонизма, удачливо устроенного буржуазного быта, а с точки зрения певца «униженных и оскорбленных», находящихся на низшей ступени социальной иерархии, Рембрандт тем самым отказывается и от прежнего гармонического союза с окружающей средой. И хотя вряд ли он стремился к полному, последовательному разоблачению и обнажению всех язв современной ему действительности, все же ноты социального протеста отчетливо слышны в одном из лучших его офортов 1648 года «Христос, исцеляющий больных» (получившем при жизни художника из-за своей высокой цены название «Лист в сто гульденов») многофигурной композиции, где чудесный свет, исходящий от центральной фигуры Христа, создавая ощущение повышенной эмоциональности и фантастичности происходящего, в то же время предельно ярко выявляет резкий контраст между группой сытых, высокомерных и скептически настроенных фарисеев и толпой больных, калек и обездоленных, но сохранивших надежду на лучшую жизнь.

В «исторических» работах мастера передан опыт человека, завающего и теневые стороны действительности, самого испытавшего превратности судьбы. Этот демократиям Рембрандта 1640-х годов сильно отличается от его демократиям себя принадлежающим к изборанинкам нации. С наибольшей полнотой это воплотилось в офортном «Автопортрете» 1648 года, где художник, окончательно отказываясь от одежд и роли «тосподина рембрандта», предстает и утверждает себя в сликтевеню важной, кровной своей ипостаеи — Рембрандта-художника, вечного ученика ислемом за деламом за деламом за деламом за самым тяжелым ее испытаниям. И эти испытания не заставили себя долго жать.

Художник постепенно теряет одну за одной из завоеванных и оциальных позиций. Сужается круг заказчиков, почитателей и учеников. В июле 1656 года Рембрандт объявляется несостоятельным должником. В трех последовательных аукционах, прошедших в 1657 и 1658 годах, все его имущество, в том числе богатейшая коллекция, было продано. В 1660 году переселяется с семьей в дом, расположенный в одном из самых отдаленных и беднейших районов Амстердама.

Целый ряд ученнков Рембрандта покидает его мастерскую, становясь на путь модного помпезного декоративного стиля в живописи, и переманивает на свою сторону удачливость, оста-

внвшую их учителя.

Последнее двадцатилетие в бнографии художника — движение вниз по лестнице соцнального престижа. Но отказываясь от господствующих моральных и эстетических догм, руковолствуясь в повседневном поведении и творчестве велениями лишь своего творческого гения, ума и сердца, он являет для культуры нового времени один из величайших примеров предельно полного слияния частной жизни и высокого искусства, способности отдельной личности творить свой целостный художественный мир и индивидуальный быт, несмотря на постоянное и всевозрастающее расхождение с окружающей социальной средой, на непонимание со стороны зрителя и заказчика, а также постепенную общественную изоляцию.

Этот «первый еретик в живописи», то есть, пожалуй, самый ярый из отстанвающих право собственного художественного видения мастер, утрачивая земные богатства и материальные блага, тем не менее не расстался ни с одним из своих духовных сокровиш и художественных завоеваний. Внешняя простота, традиционность, найденность и даже некоторая повторяемость образного строя его поздних произведений есть результат огромной работы по строгому и последовательному отбору немногих основных средств выразительности из огромного арсенала найденного и открытого ранее, очищения своего искусства от всего случайного, наносного, постороннего. Процесс сосредоточения и в жизни, и в искусстве на безусловно своем, неоднократно проверенном и насущно важном сопровождается усилением монументальности и обобщенности художественного образа. ростом его внутренней значительности и духовной содержательности.

Различные жанры живописи составляют теперь не отдельные русла творческой практики Рембрандта, а единый мощный художественный поток, питаемый не бурными страстями и противоречивыми устремлениями формирующейся гениальной личности, а мудростью человека, познавшего подлинные жизненные ценности.

Этим мудрым, исходящим как бы из глубины сердца художника светом наполнены многне портреты Хендрикье Стоффельс. Общеизвестны слова Гёте, в свое время повторенные молодым Марксом, что Рембрандт «писал Мадонну с нидерландской крестьянки». Эта простая женщина из народа, испытавшая вместе с Рембрандтом все живненные тяготы последнего двадцатилетия его жизни и не утратившая, несмотря на материальные лишения и бытовые невзгоды, несмотря на отлучение этой верующей женциям от дерковного причастия, человеческого достоинства и благородства, моральной чистоты и готовности жертовать собой. Своим благополучием ради близких людей.

в его глазах и была мадонной. Картины с ее изображением, подобно портретам Саскии, отличаются глубокой и самобытной интимностью эмоционального строя. Но если в портретах Саскии преобладало чувственное начало, а порой и дерзкая открытость воспевания земных радостей жизни, то в трактовке облика Хендрикье — даже в тех случаях, когда она предстает обнаженной («Купающаяся женщина», «Вирсавия», обе 1654 года) — главным является не безудержная сила первого непосредственного чувства, а та высота самоотверженности и доброты, та интимность духовного взаимопонимания, которая есть итог многолетнего постижения тайны жизни и человеческого общения. И хотя истоки этой одной жизни центральных тем рембрандтовского искусства - «темы» сопереживания, составляющей основу для подлинного, глубокого внутреннего родства и солидарности не связанных по крови людей, — восходят уже к эрмитажной «Данае» 1636 года, все же своего поистине общечеловеческого звучания она достигает в его поздних произведениях.

И в так называемых «портрегах стариков» («Портрет старика в красном», ок. 1652; «Портрет старого еврея», «Портрет старушки», оба 1654 года), и в автопортретах, и в изображениях сына художника Титуса, и даже в заказных произведениях («Портрет РНА Сикса», 1654; «Портрет Николаса Брейнинга», 1652; «Синдики», 1661) она предстает в разных, но духовно однородных своих ипостасях: то как тема нелегкой судьбы и сложной внутренней жизни человека, сформировавших его индивидуальность и эримо «присутствующих» в его внешием облике; то как тема опыта длительного общения самого автора с изображаемым персонажем; собственных знаний Рембрандта о становлении его личности, о совместно пережитом и прочув-

ствованном.

Удивительная способность позднего Рембрандта воплошать в портренном образе не просто внешность человека и те характерные неповторимые черты его натуры, которые ему удалось узнать за время написания портрега, а как бы и его бнографию, историю его жизни, окрашенную и личной памятью живописца о ней, создает ошущение глубокого внутреннего родства запечатленных им людей, их тесного духовного союза и серденной солидарности, а также особую атмосферу предельной душевной близости, волиующей «открытости» картинного образа

и одиовременно его сокровенной замкнутости, недоступности для непосвященных.

В каждом на героев картин Рембрандта 1650—1660-х годо мерцает драгоценный свет личных, нелегко давшихся знавий о мире и человеке, мудрой, проверенной и подтвержденной подвигом собственной жизиенной практики любви к людям, и все они воспринимают как избранники душевного мира художника, прошедшие очищающий путь невзгод и страданий и сожранившие высокое человеческое достоинство, сердечную теплоту и способность на искрениее сопереживание чужим болям и заботам.

Выиошенные Рембрандтом в процессе самопознания и постижения мира людей и утверждаемые им в качестве главной темы искусства - признание безусловной ценности каждой, даже самой «рядовой», личности и убеждение в добром начале человеческой натуры - не всегда подтверждались его личной судьбой, изобиловавшей, особенно в последнее время жизни, драматическими и трагическими ситуациями, которые нашли отражение и в его художественной практике. Мы имеем в виду прежде всего офорт «Три креста» (1661), где сцена распятия истолковывается Рембрандтом как мировая катастрофа, знаменующая конец любым людским надеждам на лучшее будущее, как своеобразный реквием всему человечеству; а также рисунок «Слепой Велизарий, просящий милостыню» (1663). Рисунок этот, изображающий победоносного римского полководца VI века, впавшего в немилость и ослепленного по приказанию императора Юстиниана, снабжен надписью, имеющей автобнографическо-трагический характер: «Сжальтесь над бедным Ведизарием, который некогда был в большом почете и совершил славиые деяния, а теперь ослеплен завистинками»,

Но сколь бім ин бідли потрясающи по силе и гениальной убедительности своего эмоцнонального воздействия подобные художественные воплощения субъсктивно-тратических, вискудожественных факторов, влияющих на личное мироощущение Рембрандта, все же основным чувством, персдаваемым художником, остается доверие к человеку, к его сути — смертной, беззащитной, слабой, часто неуверенной, сомневающейся в себе обуреваемой всеми земными грешными страстями и одновремению возвышенно-героической в своей способности к само-пожертвованию, всепроценню — источник всего истинно пре-

красного и лучшего на Земле.

Трагические события, отметившие последние годы жизни Ремобрандта — смерть Хеидрикъс Стоффельс в 1664 году и любимого сына от первого брака Титуса в 1668 году, — уже не могут поколебать фундаментальные гуманистические основы его искусства. Завершая свой земной путь, Рембрандт создает одно из самых великих своих полотеи — «Возвращение блудного сына» (ок. 1663).

Эта картина, как и всикое произведение подлинию высокого искусства, рисующая сцену примирения старика отна с сыном, вериувщимся домой в лохмотьях и упавшим перед отном на колени, неисчетрация в сюжетно-литературном пересказе. Это огромное, как алгарный образ, полотно, где парствует не бурных, мажориный, торжоствующий пафос жизнечутверждения и личного счастья, а рождениям в испытаниях времени мудрость, прощающая все прегрешения сердца и заблуждения ума, чувство героического примирения с жизнью, великодушная вера способность каждого человека к духовному самоусовершенствованию, в возможность достижения подлинно гуманистических отношений между людьми, вылается своего рода вечим художественным и этическим заветом Рембрандта будущим по-колениям.

## «САМЫЙ ЖИВОЙ ИЗ ВСЕХ MV3EEB»



ереводчица запиулась. Сзади нее раздались глухие рыдания. Одна из турнсток, немолодая женщина, опустилась на колени перед музейным стендом. Она не сводила глаз с фотографии...

Экскурсовод поспешил в кабинет директора: Батоно Темо, вас просят в зал, что-то произощло.

в голландской группе.

Т. Г. Балурашвили полошел к стенду, у которого собрадась толпа. Женщина, узнав, что это директор Музея дружбы, об-

няла его. Меня зовут Эвелина Леймерн, — сквозь слезы объяснила она. - впервые приехала в вашу страну. И вдруг здесь, вдали от дома, увидела портрет моего отца Вана Леймерна. Он погиб. помогая восставшему грузинскому батальону на острове Тексель в 1945 году.

Эвелина Леймерн видела, что к ней из соседних залов подходят все новые и новые люди, что ее слушают с необычайным вниманием, что многне, как и она, не стыдятся своих слез.

- Вы, советские люди, - обратилась она к собравшимся, - просто не знаете, какие вы необыкновенные. Мой отец отдал жизнь в борьбе против фашизма, но мало кто его помнит в Голландии. Огромное спасибо вам, спасибо Советскому Союзу, спасибо Тбилиси, этому музею, что вы воскресили моего отна н так свято чтите его памяты!..

 Она приезжает теперь к нам каждый год, в мае. — Теймураз Георгиевич Бадурашвили показывает фотографии, вырез-

ки из газет.

У директора, ученого-философа, хлопот и обязанностей немало. Но дело всей его жизни, любимое детище - этот музей. О нем он начинает рассказывать обстоятельно и подробно:

- Знаменательно, что идея создания Музея дружбы народов возникла в Тбилиси. Дружба народов для грузин испокон веков была не просто благородной идеей, а одним из важнейших моментов их исторической судьбы. Наш край всегда был интернациональным, н прежде всего по духу своему; представители его многочисленных народов издавна составляли одну семью, разделяли сообща беды и радости, вместе трудились. Думаю, что по сути своей всю Грузию можно было назвать лействующим музеем дружбы народов. Но когда замысел создать такой музей получил реальное воплощение, его инициаторы и организаторы встали перед многими трудностями.

Как конкретно, наглядно показать живые человеческие чувства? Ведь впервые в истории создание летописи дружбы этой величайшей созидательной силы — было поручено специальному учреждению. Наш музей призван стать символом, живым подтверждением новых человеческих отношений, воспитателем интернационализма. Очень сложно было все это осуществить в зримых образах. Умная экспозиция — всегда открытие, «езда в незнаемое», это пепременно и путешествие в историю, в дела, подвиги, печали тех, кто жил, боролся, строил до тебя.

Кто бы ни были твои слушатели — школьники, рабочие, солдаты, мы стараемся экскурсию превратить в единство созерцательного и эмоционального, сделать так, чтобы каждый, выйдя из залов, задумался, чтобы в душе его приоткрылись какие-то новые уголки.

Известна мысль о том, что в музеи нужно ходить как к своим старым знакомым. Человек, попавший в залы нашего музея. не пройдет мимо многих экспонатов, удержит в памяти отдель-

ные поразившие его факты.

Вот рядом кандалы и позолоченный браслет. Заржавленными кольцами первых был закован узник Шлиссельбургской крепости Шавишвили. И второй экспонат связан с историей революционной борьбы. В 1905 году в Вологде умер ссыльный Хизанишвили. Его похороны выдились в многотысячную демонстрацию ненависти к царским властям. Русские рабочие, крестьяне, ремесленники собрали все, что могли, и послали в село Ховле Горийского уезда осиротевшей семье грузинского революционера. Неизвестная женщина из Вологды сняла с руки браслет — семейную реликвию — и отдала совершенно незнакомым людям.

Каждый наш экскурсовод знает, с каким интересом воспринимают слушатели рассказ о том, как герой гражданской войны Киквидзе спас от неминуемой гибели легендарного коман-

лира бронепоезда Железнякова.

Экспозиция музея построена так, чтобы как можно зримей становилась связь времен и поколений, чтобы прошлое превращалось в живую память, Вглядываясь в фотографии, вчитываясь в письма, пояснения к снимкам, посетитель полнее постигает: Музей дружбы народов - это история человеческих

судеб, сплавленная с историей страны.

Вот лежит под стеклом изуродованная, растерзанная книга Анны Антоновской «Великий Моурави» — сама по себе замечательное свидетельство глубинной дружбы литератур, когда русская советская писательница посвятила много лет жизни исследованию грузинской истории и труд ее воплотился в прекрасное произведение. Кто-то из фронтовых писателей сказал. что в окопах некогда было писать романы, а бойцам некогла было их читать. Но именно этох исторический роман читал боец бронепоезда № 53 Алексей Миетобишвили в трагические дни зимы 1941 года. Книга о грузинском полководце помогала солдату сражаться, она же спасла ему жизнь, приняв на себя удар

осколка снаряда.

Когла бывшему фронтовку Шалве Татарашвили исполнилось 60 лет, мы отмечали его юбилей в Музее дружбы народов. В тот день самый большой зал заполнили до отказа люди нескольких поколений. Юбиляр не знал, что сотрудники музея подготовили сюрприз: разыскали в Керчи его однополуанина Петра Верещагина и пригласили вместе с семьей в Тбилиси. И вот Шалву Татарашвили просят обернуться к дверям. Трудно описать эту встречу, то, как ее переживали вместе с боевыми друзьями все присутствовавшие — от юношей до видавших виды генералов.

Можно с уверенностью сказать, что в тот день мы получили в свои ряды добрую сотню пропагандистов, которые не только соперемили с бойцами-малоземельцами героические дни, но и наверняка смогут воспитывать патриотические чувства

у других.

В музее возникли новые формы воспитательной работы. Здесь проводятся открытые уроки и лекции. Ветераны войны и труда участвуют в приеме октябрят в пионеры, вручают комсомольские билеты, награждают отличников медалями и грамотами. По сложившейся тованиции в залах прохолят торжествен-

ные проводы призывников.

С 1975 года Музей дружбы народов начал существовать самостоятельно на правах научно-неследовательского учреждения при президиуме АН Грузинской ССР. Постепенно он стал своего рода методическим и организационным центром по созданию различных музеев и экспозиций на тему интернационализма и содружества народов. Достаточно перечислить хотя бы часть из них.

Это музей боевой славы 18-й армии в городе Махарадзе, на

водца К. Н. Леселидзе.

В белорусских лесах героически погиб 27-легний поэт Мира а Геловани, удостоенный посмертно завния лауреата преми Ленинского комсомола имени Н. Островского. С фронта он писал родным о белом пламени миндаля, пветущем весной в Тбилиси, который синдея ему в окопах, о победе, о солдатах, оставшихся лежать на пахнущих гарью полях войны. Торжественно звучат в стенах нашего музея слова «Клятвы» Мираы Геловани. Их повторяют вступающие в пионеры и комсомол. Мемориальный Дом-музей Мираы Геловани открыт в Тианеги.

Музен боевой и трудовой славы созданы в ста школах, колхозах и совхозах республики. При этом Музей дружбы народов не только помогает создавать им экспозиции, но и разрабатывает способы подачи, пропаганды, причем не столько материалов или событий, сколько человеческих отношений, дружеских чувств между представителями разных народов.

Мы помогали создавать музей боевого пути 18-й армии

в Баку, музеи дружбы народов в Ташкенте и Кишиневе.

В июне 1981 года в Москве, на Большой Грузинской улице, был торжествению открыт Дом-мемориал истории грузинского поселения в Москве (XVII—XVIII вв.). Он родился при братском содействии москвичей и повествует о нерушимых, уходящих в глубь веков традициях содружества и братства. Пон комплектовании наших музейных фондов мы для сбо-

при комплектовании наших музениых фондов мы для соора материалов, отражающих многосторонние взаимосвязи Грузин с братскими народами Советского Союза, организовали комплексные экспедиции во многие районы страны, включая Крайний Север и Дальний Восток, в крупные промышленные города, культурные и научные центры.

9 мая 1975 года к 30-летию Победы открылась первая постоянная выставка Музея дружбы «Боевее содружество грузииского народа с братскими народами Советского Союза в годы Великой Отечествениой войны 1941—1945 гг.». Художественное оформление залов поручали лауреату Левицской и Государствениой премий, народному художнику СССР Зурабу Церетали.

— Для такой выставки иадо было выбрать самые яркие события, — рассказывает художинк, — самые характерные штрики времени. От голоса Левитана, записаниого 22 июня 1941 года, до заллов саллота и Парада Победы, казалось, проходит огромная эпоха неимоверных трудностей, лишений, надежд, подвигов, веры. Да, именио святой веры в наше правое дело, помогавшей людям выстоять в иечеловеческих условиях и фроита, и тыла.

Но самое удивительное в Музее дружбы народов то, что посегители его могут повидать увековеченных в экспозиции непосредственных участников событий, живых героев. Мие удалось встретиться с четырымя из них, провести с каждым не один час, прочесть почту восниото и мириого времени, застать их и на службе, и дома. Четыре человека, четыре неповторимых судьбы!

судьоы

— «1943 год. Северо-Кавказский фроит начал развернутое наступление к подступам Новороссийска, — вспоминает Тамара Парфеновна Готуа. — Я только что прибыла в одии из госпиталей армии генерала К. Н. Лессиидае. Это было мое первое и серьезное боевое крещение — иа фроит я поплала чуть ли ие со студенческой скамьи. Был получеи приказ высадить наши части на небольшой плацпары, называвщийся Мадой землей. Нашу десантную группу высаживали с помощью матросов, в полной темноге. Ночную тншину изредка прерывал чей-то сдавленный шепот, который резал слух н казался оглушающе громким.

Улалось проскочить открытую полоску, простреливаемую врагом, добраться к месту назначения. Нас встретили врачи, которых мы должны были сменить. Осматриваться было некогда— наш «пятачок» непрерывно полнвался шквальсым отнем. Стоял непрерывный гул от снарэдов, огненные всышкик, как зарянцы, освещали все вокруг. Земля, ставшая нашим убежнщем, содрогалась. Продукты и медикаменты ми получали благодаря смелости и отвате летчиков, которые, прорываясь сквозь отненный застои, сбрассывали все необходимое.

Наш госпиталь размещался в береговых скалах. Еще до высадки десантных групп тут поработали саперные части, сумевшие вырыть пещеры и траншен. Глубокая расщелнна в скале имела прямой выход к морго, отсюда можно было эвакунровать

и принимать раненых.

Операционная и перевязочная располагались на глубше 18 метров. Работалн при электричестве от движка. Невозможно подсчитать, сколько суток простанвали мы на вогах в операционной, сколько раненых проходило через наши руки. Сменяли пруг друга, когда скалыеть валился из пальцев, засыпали на

ходу.

Медсестры, врачи, санитары стали одной большой мужественной семьей. Главный хирург госпиталя Миханл Иванович Воробьев работал, стиснув зубы, отвоевывал у смерти каждого раненого. Он очень переживал отсутствиве вестей из родного Ленииграда, где его семья попала в блокару. Бок о бок с инм работали врачи В. Павлов, Т. Шиманская, А. Лобачева и я. Вссь медперсовал помогал нам самоотверженно, не покла-

дая рук.

Среди санитаров особо выдслялся украинец по фамилии Моза. Било ему за пятьдесят, никто не знал его имени. Полак и нам добровольнем. Он бил твердо убежден, что сумеет осводствоть от врага родную деревню. Звали его еще и «твардин стариком» за прекрасную выправку и выдержку. Немного грузный, но Геркулес по сложенню, оп умел бережко и нежно обращаться с тяжелюранеными, перенося их по траншеям в операционную и обратию в госпитальные землянии. Рыжеватый, с умными серыми глазами, всегда спокойный, он любил поговорить, причем никогда не сидел сложа руки. При входе в нашу шель была брошена пушка без колеса, завалившаяся на одни бок, заржавевшая и внешне явно отслужившая свой век. Муха возняся с ней, очишал от ружавчивы.

- Смейтесь, смейтесь, креста на вас нет, а вот я верю, что

старушка когда-нибудь пальнет!

Мне особенно запомнился день чогда предполагался приезд

к. нам командующего армней. Утро выдалось, как и море, на редкость безмятежное. Внешнее спокойствие давило, будоражило первы.

Такое затишье бывает перед бурей, — ворчал Муха.

На него шикали, серднлись, но он упорно пророчил нам неприятности. В поллень неожиданно раздалось: «Рама!» Невысоко прямо над нами появился немецкий двухфюзеляжный артиллерийский корректировщик. Покружнв немного, «рама» ушла к линни фронта, а через двалцать минут начался артобстрел. От снарядов море вспенилось, покрылось белыми смерчами. С суши пошли танки, а с далекого Новороссийского рейда стали медленно двигаться вражеские корабли. Они шли пол прикрытием самолетов, сплошной тучей закрывавших небо. Подходилн все ближе и ближе, вырастая в серые бронированные громалы. Нам было уже не до наблюдений. Раненые поступали непрерывным потоком. Операционная не успевала справляться, в крытых проходах стояли носилки. Раздавались крики и стоны, метались санитары, перетаскивая на себе по два человека. А Муха ухитрялся, прихватив под обе руки по раненому, третьего тащить на спине,

Неожиданно в операционную вбежал начальник госпиталя и приказал срочно сворачивать работу. Из штаба был получен приказ оборонять рубеж от наступающих вражеских частей. Надо было продержаться во что бы то ни стало до появления

подмогн с Большой земли.

И вот мы все наверху. Каждый вооружнлся чем мог. К нам в помощь шли раяеные, которые хоть как-то стояли на ногах. Основную оборону держали десять матросов береговой охраны.

прикомандированных к нам.

Гул вражеских самолетов заглушал все остальные звуки. Немецкая армада приближалась к нашему берегу. Помию, ктото из женщин могился, чтобы подмога появилась скорее. Казалось, сердце не выдержит такого напряжения. Вдруг вдалеке на море, у горизонта, показалась темная масса, которая стала быстро расти. Это шли наши боевые корабли. Раздался общий вздох облетчения, появилась уверенность в своих силах. Захотолось кричать от восторга. Наши самолеты приближались к вражеской эскадре. Нацеленные на нас пушки стали задирать дула к небу.

В этой обстановке никто не заметил, как Муха спустился к самому выходу из щели. И неожиданно с нашей стороны, раздался грохот. Ничего не пояяв, все бросились на землю. А потом кто-то закричал, что на ближайшем фашистском судне вспыхиму пожаю.

вспыхнул пожар

— Муха, неужелн сработала твоя «берта»?

 — А вы думали, молнтвы помогли? — спокойно улыбнувшись, устало вытер он пилоткой пот со лба...»

Я привел только часть воспоминаний доктора медицинских

наук, профессора Т. П. Готуа. Она очень часто выступает в Музее дружбы народов, участвует во всех встречах ветеранов-малоземельцев.

 Помню, — рассказывает Тамара Парфеновна, — сменилая на Малой земле врача М. И. Кирякова. Спустя десятилетия совершенно неожиданно увиделись: Михаил Иванович доктор медицинских наук, живет и работает в Ленинграде.

А когда мне удалось побывать в Новороссийске, трудно было узнать дорогие сердцу места. Над нашими быльми траншеми и норами взметнулись светлые жилые корпуса новостроек. Береговой массив, когда-то голый и выжженный, покрыдся бирюзовыми выноградинками. А у бывших подступов к городу высоко в исбо поднялся обелиск в память о героическом десанте.

...Он увидел этот «Юнкерс-88» уже после того, как обнаружил, что стрелять нечем. Немецкий бомбардировшик шел на большой высоте в сторону Ленинграда. Город заволокло сиренево-черным маревом. Где-то далеко внизу горели склады, пак-

гаузы.

Давид знал, что «юнкерс» тянет к железнодорожной станпии. Сегодня там был сообый день. В вагонах с красными крестами эвакунровали детей. Война шла уже месян, а ему казалось, прошли годы неимоверно трудных дней. Он вспомныл, что, когда сбил первый самолет и, вернувшись на аэродром, вырулил на полосу, его уже ждали даже летчики из соседния эскадрилий.

- Ну, Давид, лиха беда начало! Как же ты выкрутился, их

ведь было пять?

Усмехнувшись, он снял шлем, выдернул из-под шасси смятую ромашку и принялся отрывать лепестки.

— Может? Не может? — шутил он. — Попадет? Не попа-

дет? Повезет? Не повезет? Повезло!

...«Юнкерс» начал снижаться над перелесками, над ниточками рельсов. «Сволочи, — сжал зубы в бессильной ярости Джабидзе, — бомбить санитарвые эшелоны, расстреливать с воздуха детей? Ну нет, я тебя все равно достану!»

А в это время по эшелону эхом прокатилось: «Воздух!» Стоневообразимый крик, плач. Дети не видели, как советский истребитель врезался в смертоносный бомбардировщик. Они

слышали только взрыв.

...Джабидзе дотянул до своей полосы, но из кабины его уже вытащили. Ни стоять, ни двигаться из-за перелома позвоночника он не мог.

С авиацией покончено, — произнес кто-то в госпитале.
 Это мы еще посмотрим», — эло и отчаянно думал летчик, часами разглядывая белый потолок.

Если бы тогда кто-нибудь мог предположить, в каких жестоких боях будет еще сбивать самолеты этот тихий, застенчивый грузинский парены! Он бы и сам, наверное, не поверил, что при освобождении Крыма выйдет победителем из боя с 20 немецкими самолетами, расстреляет четыре. Что в боях за Севастололь полк, где Джабидзе был заместителем командира эскадрильи, получит почетное наименование Севастопольского. Что южнее Вильнюса он собьет шесть самолетов. Что уже командиром эскадрильи он уничтожит в Белоруссии еще восемь фацистских стервятников. А 16 января 1945 года Давид Джабидзе первым в своем полку открыл счет сбитым в небе Германии самолетам.

Вот скупые строки из его боевой бнографии: свыше 400 вылетов, 27 сбитых вражеских самолетов, награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, Отечественной войны І и ІІ степени, Красной Звезды, многими медалями. Есть и зарубежные награды, Одним из первых в Великой Отечественной войне применил воздушный таран и был удостоен высшей награды Родины - звания Ге-

роя Советского Союза...

Давид Васильевич улыбается, показывает рисунки, фото-

графии.

 Вот к нам в полк прислади художника Яр-Кравченко. У меня до этого был бой с «бриллиантовыми асами» Геринга. Как он успел в той обстановке нарисовать, ума не приложу. А это с двумя моими «крестницами», детьми из того ленинградского эшелона. Сколько я писем получил от них, сколько встречался!

«Была в Берлине 9/V-45 г. Галя Джаши из Тбилиси». Эта надпись углем на стене рейхстага увековечена в фотографиях,

стала частью экспозиции в Музее дружбы народов.

Когда тихая, застенчивая девчушка заканчивала Тбилисский мединститут, она, наверное, только улыбнулась, если бы кто-то смог предположить, что вскоре она, не обращая внимания на свист и вой снарядов, на разрывы бомб, на танковые атаки, будет оперировать раненых, отдавать свою кровь, засыпать стоя, не снимая марлевой повязки с лица, не закрывая глаз, при дрожащем свете коптилки.

До войны это была удивительная семья. Отец Гали был членом партии с 1903 года, знал в совершенстве семь языков. Мать у нее русская, коренная сибирячка. Галя и ее брат Нико Джаши отлично учились, вместе добровольцами ушли на

фронт.

Передо мной листок бумаги с выцветшими чернилами: «Мама, не унывай, победа будет за нами, мы с Колей вернемся побелителями».

После войны доктор филологических наук Николай Джаши подарил сестре книгу «Штурм Берлина». Он не был автором, но считал себя, по существу, причастным и к ее заглавию, и к содержанию: «Дорогая сестренка, в память пройдениых лобою в трудную пору для Отченны дней, дней суровых, полных лишений, мытарств, дней, впоследствии озаренных радостным майсим угром Победы. Четяре года не было у нас Первомайских праздников, четыре суровых года войны. И это весениее торжетев возвратили нам советские воины, в их числе и ты, сестренка, те, кто 1 мая 1945 года, штурмуя Берлин, нанесли врагу сокрушительный удар».

...Галина Ушеговна Джаши, заслуженный врач Грузинской ССР, смотрит на фотографию стены рейхстага, исчерченную ав-

тографами победителей.

В тот момент я хотела такой своеобразной почтой передать привет брату, надеясь, что он обязательно будет здесь и прочтет. Все стены были испнеаны, на мой небольшой рост не хватало места. Я отставила автомат, взобралась на развал стены и утлем, жирно, чтобы заметнее, написала. Брат не увидал этой надписи, хотя и в Берлине, и около рейхстага он тоже побывал.

Могла ли я представить, что этот росчерк станет музейной реликвией, что и для меня он будет вечным напоминанием уди-

вительных, героических лет...

Поэт Евгений Долматовский рассказал историю создания пенени «Помнят люди», положенной на музыку Оскаром Фельцманом:

— ... Героические годы и события Великой Отечественной войны дали поэтам и компоситорам немало волиующих сожетов для песен и баллад. Но время не только не отодвигает тему советский человек на войне, — но, наоборот, как бы приближает ее, вручая во владение новым поколениям мужество, благородство, беззаветность. На странкцах газеты «Правда» я однажды прочитал письмо о советском воине, грузине, попавшем в окружение в Белоруссии, пойманиом врагами на пути в партизанский отряд и спасенном колкозицией, пазнавщей его своим братом. Как местного жителя, непричастного к военным делам, патруль отпустия «брата».

Размышляя над этой историей, я вспомнил и свой 1941 год, когда меня спасла в окружении на Украине чудесная женщина, колхозница Марина Михайловна Вербина. Когда я, раненный,

в лихорадке, лежал на полу ее хаты, она успокаивала:
 Придут жандармы, скажу — сын заболел...

Как похожа моя судьба на судьбу этого грузина!

Как много было во время войны подобных историй, свидетельствующих об особых отношениях, сложившихся в советском обществе между людьми и проявившихся вот такими подвигами, утверждающими братство между народами страны.

...Герой песни Долматовского и Фельцмана «Помнят люди» сидит передо мной. Доцент Тбилисского политехнического института Георгий Васильевич Джапаридзе вспоминает незабывае-

мый для него август первого года войны.

Их кавалерийская дивизия, которой командовал генерал Якуб Кулиев, попала в окружение у села Гусарка, недалеко от Климовичей Могилевской области. В ночь на 13 августа был назначен прорыв, Командир полка вызвал Джапаридзе к себе и в присутствии комиссара дал задание особой важности, «Запомни, любой ценой!» — было последнее напутствие.

Прорыв начался незадолго до рассвета, когда хвоя и трава отяжелели от росы, когда в лесу был слышен каждый шорох. Тишину сменили непрерывные пулеметные очереди, разрывы,

небо прошивали змейки трассирующих пуль.

...Шесть человек, бросив лошадей, то пригибаясь, то падая, шли вдоль линии фронта. Они надели на себя нехитрые крестьянские пожитки и в поисках своих шли пятую неделю. Очередную ночь провели в сарае, где хранилось сено. А едва забрезжило утро, Джапаридзе пошел на разведку к большаку, по которому двигались немецкие колонны. Надо было посмотреть, в каком месте удобнее перейти дорогу. Солнце едва показалось из-за леса, когда повстречались женщины с серпами. Одна из них дала еду, сказала, что покажет, где удобнее перейти.

Он не успел и на версту отойти от ее хаты, как услышал-зловещий окрик: «Хальт!» Немецкий патруль внимательно разглядывал его потертый ватник, всклокоченную бороду, посох. Услышав, что он живет у сестры, немцы решили проверить. Два автоматчика двинулись с ним в обратный путь.

«Только бы не пострадали наши и эта прекрасная женщина». — думал Джапаридзе, вышагивая перед направленными в него дулами, «Пути геологов неисповедимы», - почему-то вспомнились ему шутливые слова студенческой песенки.

Когда они приблизились к крыльцу, он громко произнес:

- Вот здесь живет моя сестра!

Женшина открыла дверь и с плачем бросилась ему на шею: Братушко, живой, а я думала, не случилось ли что? Заходи, милый, отдохни!

Автоматчики, переглянувшись, двинулись назад, к боль-

Женщина напоила бойцов молоком, дала с собой хлеба, картошки.

Только когда он увидел родные русские лица, почувствовал, что едва стоит на босых, окровавленных ногах. Командир части, поглядев на его посиневшие ступни, вызвал врача, приказал переодеть. Но он наотрез отказался снимать одежду. Их пере-

правили в Брянский лес, в штаб фронта.

 — Рядовой 67-го кавалерийского полка Джапаридзе задание выполнил! — отрапортовал он, стараясь как можно тверже держаться на погах.

- Какое было задание?

- Спасти знамена.

В наступившей тишние он сиял ватник, разорвал подкладку, бережно вытянул боевое знамя и другое, врученному полку еще за освобождение Туркестана от басмачей...

Последний зал Музея дружбы наролов — зал скорбящих матерей. Глубокие морщины, седые волосы, столько выплакавшие слез глаза русских, украниских, грузинских, армяксих, осетинских, абхазских женщин. Мать-герония В. Вахталае, поститавшия 12 детей и потерявшая шестерых сыновей. Е. Шляпкина, единственная дочь которой погибла, чтобы остался в жных боец 3. Хиталишвили. Мать Корнелия, спасавшая воннов грузинского батальсив в Голландин.

Еще живы некоторые на матерей-героинь, принявших на себя страшный удар войны. Живы герои, будто сошедшие с фотографий, постаревшие, поседевшие, но так же вечно неуго-

монные.

И все онн знают: нашу Родину, их самих спасала в тяжелые

дни любовь к Отчизне, крепкая дружба ее народов.

Не случайно записал в кингу отзывов один из первых посетителей, Константин Симонов: «Очень дорог моему сердцу этот Музей дружбы, самый живой из всех музеев, ибо слово «дружба» — самое живое из человеческих слов и самое благородное».

## СЕРДЦЕ ЖАННЫ

Известный режиссер Г. А. Панфилов, постановщик фильмов «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова», прокомментировал отдельные места из сценария его фильма, посвященного Жанне д'Арк.



а восходе 8 мая 1429 года французское войско, высадившись на правый берег Луары, двинулось к форту Турель, ключевой позиции в системе английской осады Орлеана. Люди шли молча плотной массой. По реке плыл туман. Он полз по мосту, по траве, сквозь кусты и шеренги, укрывая идущих. Жанна шагала впереди

головного отряда. Приблизившись к крепостному валу на расстояние чуть более полета стрелы, воины остановились. Крепость, казалось, вымерла — на высоких стенах никого не было видно. Жанна вышла вперед, туда, где стояло сломленное ядром дерево. Сложив ладони у рта, Жанна закричала в сторони крепости:

Эй. Гласидас! Гласидас!..

 Правильно бидет Гласдаль, сидарыня, — заметил кто-то — Да. да. Гласдаль. — кивнила она и продолжала: — Гла-

из свиты.

сидас, сдавайся! Подумай о своих солдатах! Зачем лить кровь?! Это говорю тебе я, Жанна — Дева из Лотарингии! Отвечай, я жди! Убирайся прочь, ведьма! — выкрикними со стены. —

Только попадись, мы тебя сожжем!

 Сударыня, — снова заметил один из сопровождающих. словами их не вразимищь. Тит нижны пишки,

Никому не известная 16-летняя девушка, родившаяся в деревне Домреми на востоке Франции, сумела убедить короля дать ей войско и выступить против осаждающих Орлеан англичан. Жизненным опытом ее были лишь безотрадные крестьянские будни. Деревушку, придепившуюся к реке Маас, зимой продували сильные ветры, окутывали густые туманы. Жанна всегда вспоминала крючковатые сучья дубов, чернеющие на фоне ослепительного снега. Зато весной здесь шумело буйное разнотравье, долина переливалась цветами. Но в ту далекую весну 1429 года Жанна д'Арк была далеко от родной деревни. Перел ней высились крепостные валы и ворота Орлеана. Обнажив меч, юная крестьянка перед началом битвы обратилась к воинам: «Все, кто верит в меня, за мной!»

Летели вражеские ядра, стрелы. Одна попала в Жанну, пробила панцирь, задела правую ключицу и на пол-ладони вошла в грудь. Истекая кровью, Дева из Лотарингии продолжала ру-

ководить боем.

Образ Жанны д'Арк привлекал меня давно. В фильме «Начало», герои которого — наши современники, заводская девушка Паша Строганова, попав на киносъемочную площадку,
самозабвенно играет такую же, по ее словам, как и она, геровню из народа. Ее Жанна д'Арк решительна, бескорыстна, мужественна, дуже дете не сесее, по об отечестве, которое в опасности.
Простяя крестьянка из Лотарингии, не ведавшая о существовании стратечии, тактики, дипломатии, одержала победу над хорошо вооруженным и обученным противником. Во Франции,
ссебирая магернал, я слышал компетентные отзывы многи
специалистов — от историков до кинопродюсеров. Мой сюжет —
русская версия на французскую тему.

Особую помощь мне оказал известний историк, Герой Социалистического Труда академик С. Д. Сказкин. Пользуясь случаем, хочу вкратце изложить высказанные им мысли. Бессмертный подвиг Жаниы д'Арк — она из «вечных тем» в науке и искусстве, заключающих в себе возможности раскрытия идейного и нравственного наследия. До сих пор вокруг вопросов, связанных с жизнью и подвигом геронин французского народа, не прекращаются споры. Реакционная буржузаная исторнография создала клерикально-монархическую легенду о «святой Иоание», ниспосланной божественным провидением для спасения французского престола. В работах советских и прогрессивных зарубежных историков вскрыты корни феномена» Жанны, показано, что он представляет собой наиболее яркое и полное воплощение того общенародного сопротивления иноземным захватчикам, которое развернулось во Франции на переломном этапе Столегней войны.

Кровь не переставая струилась из глубокой раны.
— Надо остановить кровь. — сказал д'Орлон.

Кровь надо заговорить. — произнес паж Людовик де Кит.

Нет. — сказала Жанна. — я не согласна.

— Это единственный способ, — возразил паж, — умоляю вас, сударыня.

Я не согласна, — повторила Жанна.

И я не согласен! — раздался знакомый голос.

— Теофраст! — воскликнула Жанна. — Ты?!

Кажется, я успел вовремя, — произнес подошедший. —
 Кто это вас посмел тронить, сидарыня?

Теофраст ловко осмотрел рану, кивнул своим ученикам. Один открыл походный сундучок, другой быстро достал оттуда кусок мягкой ткани, смочил в масле и, дважды макнув в какой-то порошок, протянил нуштелю.

— Я, наверное, умру? — спросила Жанна.

- Чепуха! ответил Теофраст. От такой ерунды не умирают. Шипиы! — крикнил он.
  - Это зачем? насторожилась раненая.
    - Увидишь!
    - Я сама!

— Нет уж, потерпи, это мое дело...

Точным движением он извлек из глубокой раны железный наконечник. Жанна молча перенесла боль.

— Ну и Дева, ну и молодец, — похвалил ее Теофраст, накладывая повязку. — А то — умру!... Да где это видано, чтобы такая резвая кобылка от какой-то царапины умирала?

Жанна нахмурилась. Когда боль немного поутихла, она сказала врачевателю так, чтобы не слышали остальные:

— Что это вы, сударь, себе позволяете?

— А что? — удивился Теофраст.

— А то, что надо быть поучтивей! Я вам не кобылка, судары! И мы с вами не в деревне. Ц'Орлон, бери мое знамя и вперед! Солдаты должны видеть его... Все по местам! — приказала она, обращаясь к свите. — Передайте солдатам, что Дева совсем здорова и скоро будет среди всех! Поживей! Что за кислые лица? Вперед, вперед!

В сценарии для меня очень важно было показать, как созрела решимость Жанны, почему она была убеждена, что спасет Францию. Поразительная страстность сопровождала ее поступки, их отличала и редкая последовательность. К этому надо добавить преданность делу, человечное отношение к храбрым воидам и непримиримость, презрение к трусам и дезертирам.

Сложен и неоднозначен образ Теофраста, средневекового врача и алхимика. Гле-то и в чем-то он эпикуреен и циник. Но это, бесспорно, еретик, отвергающий и бога, и дъявола, признающий гочные, конкретные знания, нужные людям. Стихийный материалист и атенст, он повлиял на Жанну. Но и она на него тоже. По-моему, образ Теофраста вяжен для объяснения поступков победительния биты под Орлеавом, ибо согласно многим версиям и толкованиям кто-то мудро помогал, подсказвал ей. При их первой встрече Теофраст, узнав о желания деревенской девчонки освободить свой народ от поработителей и наказать предателей, иронически замечает, что можно прийти во дворец, сказать королю, будто бы ей, Деве из Лотарингии, суждено исполнить эту миссию.

<sup>—</sup> Пожалуй! — живо откликнулась Жанна. — А что потом?

<sup>—</sup> Потом король даст тебе войско, и ты спасешь Францию! — рассмеялся Теофраст. — Проще простого!

 Проше не бывает! — рассмеялась Жанна. И. итихнив вдруг, она о чем-то задумалась. Потом, усмехнувшись, медленно произнесла: - А что, совет ваш, сударь, недурен. Я, пожалий, так и сделаю. И король даст мне войско.

— Ты шитишь?

 Ничить, я для этого рождена. Прошайте! Теофраст застыл и долго смотрел ей вслед.

Весной 1429 года в парижском парламенте появился рисунок, нацарапанный пером. На полях парламентского регистра была изображена женщина, держащая в одной руке знамя, другую положив на рукоять меча. История не сохранила больше прижизненных портретов Орлеанской Девы. Рисунку этому предшествовало победоносное освобождение французами Орлеана. В тот день, ровно полтысячелетия плюс полвека назад, уже теснившие противника англичане вдруг снова увидели рядом с белым знаменем Жаниу в доспехах, с подиятым над головой мечом.

Остановитесь, — кричала она солдатам, — не показывайте спину врагу! Все, кто верит в меня, за мной!

Видя ее невредимой и впереди, начавшие было отступать французы снова устремились на приступ. Английский капитан Гласдаль, сжимая в руках меч и знамя, отходил последним. Глядя в сторону противника, он, возможно, задавал себе вопрос: хитростью, колдовством или мужеством смогла Дева снова бросить на штурм своих воинов? Когда последиие из отступавших переходили через горящий мост, обуглившиеся бревна проломились и рухиули в Луару. Вот так 8 мая 1429 года была одержана решающая победа в освобождении Орлеана событие, к которому с таким иетерпением стремилась Жанна и в честь которого благодарный народ назвал ее Орлеанской Девой.

Утром монсеньор Реньо де Шартр, архиепископ Реймсский, сообщил королю:

Ваше величество, Дева покинула двор!

— Как, когда?! — воскликнул король. — Сегодня на рассвете... С отрядом вашего кузена герцога Алансонского.

Вернить! Нам не нужны ее победы, хватит!

 В таком случае ей не нужно мешать, сир, — произнес архиепископ. — Пусть идет.

— Не понимаю...

У нее ничтожный отряд...

— Сколько?

Шестьсот копий.

- И с таким отрядом на Париж? Это же безумие.

Это конец, сир.

Прошло совсем немного времсни, и архиепископ Реймсский домадомал королю, что французское войско отброшено и потеппело поражение.

- Дева не побоялась сражаться даже в день божьего

— деви праздника!

епископ.

— Где она теперь? — спросил король.

На пути в Компьень, ваше величество.

— Но помилуйте, зачем?

Спешит на помощь осажденным...

Безумная! О чем она только думает?!
 О Франции, ваше величество, о чем же еще?...

— Вернуть!

 У нее много приверженцев, сир. Могут начаться волнения, волнения, нас не поймут...

Неслыханно! Неужели ее никто не остановит, гордячку?!
 Никто... Разве что смерть, — задумчиво добавил архи-

Да, в те далекие от нынешней действительности дни крестьянская девушка стала символом, инициатором знаменательных событий. Время показало, что популярность и слава народной

геронни в истории Франции беспрецедентны.

В 1920 году католическая церковь причислила «кроткую мученицу Иоанну» к лику святых. А спустя почти полстолетия на одном из Каннских кинофестивалей специальную премию получил фильм французского режиссер Роберта Брессона «Процесс Жанны д'Арк». Многое из хроники XV века безвозвратно кануло в Лету, но кое-что сохранилось. В ту давнюю пору императорам, королям, «другим государям всего христианского мира» было послано пространное изложение истории «некой колдуньи, появившейся недавно во французском королевстве и понесшей только что наказание за свои преступления». В послании подчеркивалось, что судили ее за ересь и ведовство. «Столь ясный пример покажет всем верующим христианам, что нужно следовать учению церкви и наставлениям предатов, вместо того чтобы внимать выдумкам женщины, погрязшей в ложных суевериях», - писали папе и коллегии кардиналов те, кто вел процесс в Руане.

К месту, на котором сожели Жанну, утром следующего последно отощили Теофраст и дове его учеников. Они изрядно отощили, заросли и обносились. Уувствовалось, что путони проделали большой и нелегкий. Мимо по площади рынка сновали первые торговцы и покупатели. Начинался новый день, Лишь огромное черное пятно на опаленной земле да старик, собиравший остатки золы и пепла, напоминали о случившемся здесь.

 Вот она, жизнь, учитель: еще не убрали пепел, а люди уже торгуют.

— Жизнь берет свое, — ответил Теофраст.

Говорят, сердие ее не сгорело.

 Ведь я же предупреждал ее — живи незаметно, Жанна, живи незаметно, — продолжал Теофраст, — не послушала...

— Это ты погубил ее, учитель, ты! — неожиданно произнес один.

Ты спятил! — воскликнул Теофраст.

 Нет, учитель, он в своем уме, — поддержал товарища другой. — Ведь ты посоветовал ей идти к королю.

Теофраст ответил не сразу. Он помолчал, подумал, потом

медленно произнес:

— Вы люстите мне. Если бы все было так, я был бы счастлие. Потому что сам бы считал себя причастным к ее подвигу. На самом же деле я пошутил, а она взяла и сделака. Живой облик ее сотрется, исчезнет. Зато память о ней и о ее победе сохранится навсегда.

Теофраст имолк. Все громче и громче раздавался галдеж на

рыночной площади.

— Может быть, ты и прав, — ответил Теофрасту один из учеников. — Я понял одно: пример Жанны сильнее, чем все проповеди в мире.

Даже сегодия трудно без волнения воспринимать смысл ужасающего вердинта: «Во имя господа, аминь... Мы, Пьер, божьим милосердием епископ Бовеский, и брат Жан Леметр, викарий преславного доктора Жана Граверана, инквизитора по делам ереси... объявляем справедлавым приговором, что ты, Жанна, в иароде именуемая Девой, повинна во многих заблуж-дениях и преступлениях... Мы решаем и объявляем, что ты, Жанна, должна быть отторжена от единства церкви и отсечена от се тела как вредный член, мотущий заравить другие ее

члены», — зачитывал приговор епископ Кошон.

Трагическая гибель народной геронни на костре никвизаими положила начало се бессмертию. В 1792 голу броизовую статую Жанны, стоявшую у одного из орлеанских мостов, перельни в пушку, названную ее именем и стрелявшую в боях. Через полтора века имя Жанны д'Арк носний партизанские отрялы, сражавшиеся с фашистами, его с гордостью повторяли мужественные борым Сопрогивления. Часть души, каждый посвоему, отдали ей в творчестве Шиллер и Франс, Твен и Шоу, Энгр и Гоген, Гумо и Чайковский, Ануй и Фейхтвангер. Во Франции годовшина победы под Орлеаном ежегодно отмечается яки день Жанны п'Арк.

## СОДЕРЖАНИЕ

| К читателю                                              | . 3   |
|---------------------------------------------------------|-------|
| ЗНАМЕНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ                                  |       |
| На разных континентах. А. Лауринчюкас. Интервью.        | . 6   |
| Острая грань. И. Кнчанова                               | . 12  |
| Я — ваш читатель! А. Дониим. Интервью                   | . 25  |
| Юности — атенстическую убежденность                     | . 31  |
|                                                         |       |
| «РАСКРЫТ ПРЕД НАМИ МИР»                                 |       |
| Добро входящему М. Прилежаева                           | . 38  |
| «Раскрыт пред намн мир», Хамза. К. Яшен ,               |       |
| Таежный тупик. В. Песков                                |       |
|                                                         |       |
| ЕЗДА В НЕЗНАЕМОЕ                                        |       |
| Заботы планеты. И. Фролов. Интервью                     | . 124 |
| Наскальные рисунки и пещерная психология. В. Багир-заде | 132   |
| Плечо подставляет машина, С. Иванов ,                   | 138   |
| Без мистики. В. Мезенцев                                | . 147 |
| Des sincinka. D. Mesenges                               | , 147 |
| грани времени                                           |       |
|                                                         |       |
| Ереснарх. Г. Аполлинер                                  | . 156 |
| «Первый еретик в живописи». А. Сидоров                  | . 163 |
| «Самый живой из всех музеев». А. Романов                | . 174 |
| Сердце Жанны. Г. Панфилов. Интервью                     | . 185 |

**Мир человека** / Сост. А. Романов; Худож. С. Ге-М 63 та. — М.: Мол. гвардия, 1983. — 191 с., ил.

В пер.: 70 кол. 100 000 экз.

Этот сборинк атенстических материалов продолжает традиция выпусков. Темы ивучно-полужиных и публицистических статей, очерков, репортажей и интервью: воспитание у молосежи атенстической убежденности, духовный мир человека, проблемы сегодиншией парки и техвики, великие культурные денности.

C 4702010200-175 078(02)-83

ББК 86

ИБ № 3508

мир человека

Редактор В. Кощова Художественный Редактор Н. Коробейников Технический редактор Н. Якубова Корректоры Г. Трибунская, Е. Сахарова

Сдано в набор 11.03.83. Подписвно в печать 12.07.83, A00151, Формат 60×80 $^{\circ}$ нь. Бумага типографская  $^{\circ}$ м. 2. Гаринтура «Литературиая». Печать высокая. Услови. печ. л. 12-1 вкл. Учегио-нзд. л. 13,9. Тираж 100 000 вкл. Цена 70 коп. Заказ 375.

Типография ордена Трудового Красиого Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодяя гвардия». Адрес нэдательства и типографиы: 103030, Москва, К.-30, Сущевская, 21.









